





- 11- 12/x1-87

Л. Шестовъ.

Ф 1-81

9319

## JOCTOEBCKIÑ N HNTME

(ФИЛОСОФІЯ ТРАГЕДІИ).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія М. М. Стасюльвича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1908.



79 168

Л. Шестовъ.

70 1-81 9312 g

4718

## AOCTOEBCKIÑ N HNTME

(ФИЛОСОФІЯ ТРАГЕДІИ).





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюльвича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1908.







## ПРЕДИСЛОВІЕ.

1.

Философія трагедіи! Можетъ быть такое соединеніе словъ вызоветъ протестъ со стороны читателя, привыкшаго въ философіи вид'єть посліднія обобщенія челов' ческаго ума, вершину той величественной пирамиды, которая называется современной наукой. Онъ бы, пожалуй, допустилъ выраженіе «психологія трагедіи» — но и то очень неохотно и съ большими ограниченіями, ибо въ глубинѣ души онъ убъжденъ, что тамъ, гдъ происходитъ трагедія, въ сущности должны кончаться всѣ наши интересы. Философія же трагедіи, не значитъ ли это философія безнадежности, отчаянія, безумія—даже смерти?! Можетъ ли тутъ быть рѣчь о какой бы то ни было философіи? Насъ учили: предоставьте мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ, - и мы сразу поняли и радостно согласились принять это ученіе. Великій идеалистъ прошлаго вѣка, знаменитый поэтъ, по-своему переложилъ въ стихи эти освободительныя слова: und der Lebende hat recht-восклицалъ онъ. Но мы пошли еще дальше: намъ мало было отдълаться отъ

мертвецовъ, намъ мало было утвердить права живыхъ. У насъ остались живые, которые своимъ существованіемъ смущали и продолжаютъ насъ смущать еще болѣе, чѣмъ погребенные, согласно ученію, мертвецы. У насъ остались всѣ, не имѣющіе земныхъ надеждъ, всѣ отчаявшіеся, всѣ обезумѣвшіе отъ ужасовъ жизни. Что дѣлатъ съ ними? Кто возьметъ на себя нечеловѣческую обязанность зарыть въ землю этихъ?

Страшная задача — съ перваго взгляда кажется, что между созданными по образу и подобію Божію не найдется ни одного, кто имълъ бы достаточно жестокости и дерзновенія взять ее на себя. Но это только такъ кажется съ перваго взгляда. Если находятся на землъ люди, соглашающіеся ради спасенія своей жизни губить своихъ ближнихъ-вѣдь палачами большей частью были приговоренные къ смертной казни или въчному заключенію-то отчего же предположить, что въ этомъ предвлъ человвческой жестокости и безчувственности? Каждый разъ, когда предъ человъкомъ становится дилемма – погибни или осуди на гибель другихъ, всъ глубочайшіе и таинственнъйшіе инстинкты его вооружаются на защиту своего одинокаго я противъ надвигающейся опасности. Роль палача считается позорнъйшей только по недоразумѣнію. Исторія духовной жизни народовъ, исторія «культуры» говорить намъ о такихъ проявленіяхъ жестокости, сравнительно съ которыми готовность казнить на эшафотв десятокъ или нъсколько десятковъ своихъ ближнихъ начинаетъ казаться пустяками. Я имъю въ виду отнюдь не бичей народовъ-Тамерлановъ, Аттилъ, Наполеоновъ, и даже не католическую инквизицію. До этихъ героевъ меча и костровъ намъ нътъ дъла-что общаго у нихъ съ философіей? Нътъ, здъсь ръчь идетъ о герояхъ духа, о проповъдникахъ добра, истины и всего прекраснаго и высокаго, о провозвъстникахъ идеаловъ, людяхъ, до сихъ поръ считавшихся исключительно призванными къ борьбѣ со всѣми злобными, «дурными» проявленіями челов в ческой натуры. Именъ я называть не буду, и у меня есть на то свои очень важныя основанія. Ибо если уже говорить, то пришлось бы сказать многое такое, о чемъ до времени не мѣшаетъ и помолчать. Но вѣдь и не въ именахъ дѣло, а въ величайшемъ событіи, происшедшемъ въ моральной жизни народовъ-развившемся незамѣтно, исподволь, какъ будто безъ всякихъ усилій со стороны отдѣльныхъ личностей — въ нарождении идеализма.

Идеализмъ существуетъ уже давно, болѣе двухъ тысячельтій, но до новъйшаго времени роль его была относительно незначительной. Даже у самого Пла-1 тона, совершенно справедливо считающагося, съ формальной стороны, отцомъ и родоначальникомъ этого высокаго ученія, вы не разъ наблюдаете странную непослѣдовательность въ мысляхъ и аргументаціи, объясняемую единственно лишь тымъ, что онъ былъ еще далекъ отъ той «чистоты» идеалистическаго воззрѣнія, до котораго доросло наше время. Въ его разсужденіяхъ еще такъ явственны слѣды антропоморфическаго пониманія божества, что даже современный студентъ, чуть-чуть лишь посвященный въ глубины нашей науки, не разъ улыбнется въ сознаніи своего превосходства при чтеніи его діалоговъ. Платонъ съ нашей точки зрѣнія еще варваръ, онъ еще

не знаетъ ничего о нашихъ объединяющихъ принципахъ: вѣдь даже Аристотель отдѣлялъ небо отъ вемли. Нѣтъ, настоящій, чистый идеализмъ есть продуктъ послѣднихъ двухъ вѣковъ. Онъ явился одновременно съ упрочившейся въ наукѣ тенденціей къ «монистическому» міропониманію.

Современный умъ не выноситъ философіи, предлагающей ему нѣсколько основныхъ принциповъ. Онъ стремится во что бы то ни стало къ монизму-къ объединяющему, какъ у насъ говорятъ, върнъе-къ единому началу. Онъ даже съ трудомъ уже выно ситъ дуализмъ: нести на себъ два принципа уже ему кажется слишкомъ большимъ бременемъ. И онъ всячески ищетъ себъ облегченія, онъ готовъ даже въ случав нужды принять на ввру какую-нибудь тонкую нелѣпость, лишь бы не считаться со сложностью. Духъ и матерія-это такъ много: не лучше ли чтонибудь одно — либо духъ, либо матерія? Или, въ крайнемъ случаѣ, не лучше ли всего признать, что духъ и матерія суть разныя стороны одной и той же сущности? Правда, никто до сихъ поръ не понималъ, какимъ образомъ духъ и матерія могутъ быть «разными сторонами», но въ философіи, особенно новъйшей, это далеко не единственное объяснение, котораго никто никогда не понималъ. Даже болве того: такими объясненіями, если только они ловко и своевременно прилаживались, она крѣпче всего и держалась. Главное, чтобъ не было лишнихъ принциповъ!..

Въ этомъ смыслѣ наиболѣе всего, конечно, удовлетворяла пантеистическая точка зрѣнія, соотвѣт ственнымъ образомъ поддержанная и объясненная,

и ея популярная форма-матеріализмъ, обходящійся, какъ извъстно, минимумомъ иностранныхъ словъ и отвлеченныхъ понятій. Но иностранныя слова и отвлеченныя понятія пугаютъ только непривычную къ дѣлу большую публику; въ философскихъ же сферахъ они, наоборотъ, пользуются полнымъ довъріемъ и даже имъютъ большую притягательную силу. Посвященные люди знаютъ, что съ этими трудностями легко освоиться. Лишній терминъ, новое понятіе, какъ бы они ни были построены, въ концѣ концовъ, не только ничему не мѣшаютъ, но даже въ извѣстныхъ случаяхъ даютъ выходъ изъ затруднительнаго положенія. Они же и подбираются не случайно, а систематически, съ извъстными, строго опредѣленными цѣлями. Мѣшать можетъ только «принципъ», вводящій за собой въ философскую область множество новыхъ, не приспособившихся къ системъ и дерзко требующихъ къ себѣ вниманія явленій. Вотъ тутъ-то философу и необходима вся сила убъжденія, чтобы закрыть входъ назойливому пришельцу. Вотъ тутъ-то и нужна вся высота и непроницаемость идеалистическихъ стѣнъ, надежно ограждающихъ науку отъ жизни. Философія хочетъ быть во что бы то ни стало «наукой», такой же наукой, какъ математика, и если этого нельзя достигнуть никакимъ инымъ путемъ, то во всякомъ случат выручитъ теорія познанія. Она докажетъ, что не обо всемъ можно спрашивать философію, что ее даже и спрашивать совствить нельзя, а только можно слушать, что она говоритъ. На этихъ условіяхъ, только на этихъ условіяхъ она соглашается раскрывать свои тайны жаждущимъ истины, и такъ какъ до сихъ

поръ неоткуда было черпать истину, то къ философіи шли, ее слушали и вспоминали ея ученія, если не въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось рѣшать какой-нибудь трудный жизненный вопросъ, то по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было «учить» другихъ.

Жестоко однако ошибется тотъ, кто захочетъ увидъть въ задачахъ, поставляемыхъ себъ теоріей познанія, только одни теоретическія притяванія. Если бы дѣло обстояло такъ, то, по всей вѣроятности, современное міровозэрѣніе и не имѣло бы такого распространенія съ одной стороны—да и не встрѣчало бы столько вражды. Нитше утверждаетъ, что всякая философія есть своего рода мемуары и невольныя признанія философа. Я думаю, что этимъ еще не все сказано. Въ философской системъ, кромъ исповъди, вы въ послѣднемъ счетѣ непремѣнно найдете еще нѣчто, несравненно болѣе важное и значительное: самооправдание ея автора, а вмъстъ съ нимъ и обвиненіе, обвиненіе встахъ ттахъ, которые своей жизнью такъ или иначе возбуждаютъ сомнънія въ безусловной справедливости данной системы и высокихъ нравственныхъ качествахъ ея творца. Безкорыстное исканіе истины, которымъ когда-то такъ любили похваляться люди-мы въ него уже не въримъ, и не можемъ върить. Да и какъ въ него върить, когда для всъхъ теперь очевидно, что мы собственно не знаемъ, чего мы хотимъ, когда говоримъ, что хотимъ истины. Можетъ быть желать истины—значитъ желать покоя, можетъ быть это значитъ желать новаго стимула для борьбы, а можетъ быть это значитъ жедать найти какую-нибудь особенно оригинальную,

никому еще въ голову не приходившую «точку зрѣнія». Все можетъ быть! Но если, съ формальной стороны, всякая система стремится положить конецъ безконечнымъ «почему», такъ ловко изобрѣтаемымъ нашимъ во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ столь мало изобрѣтательнымъ умомъ, то съ внутренней стороны, по своему содержанію, всякая философія, повторяю, непремѣнно и безусловно преслѣдовала цѣли самооправданія, хотя бы она себѣ въ этомъ и не давала отчета. И идеализму эта цѣль была всегда присуща. Онъ ставилъ людямъ задачи и возносилъ тъхъ, которые соглашались принимать на себя эти задачи; тѣхъ же, которые отъ нихъ отказывались, онъ предавалъ проклятію и позору, никогда не имъя ни терпѣнія, ни охоты справляться о причинахъ, въ силу которыхъ его ученіе въ изв'єстныхъ случаяхъ (и такъ часто!) отвергалось. У него заранъе было готово объяснение для всѣхъ случаевъ своей неудачи; тамъ, гдѣ его не принимали, онъ утверждалъ, что наталкивался на безуміе или злую волю. Онъ обзавелся категорическимъ императивомъ, дававшимъ ему право считать себя самодержавнымъ монархомъ и законно видъть во всъхъ, отказывавшихъ ему въ повиновеніи, непокорныхъ бунтовщиковъ, заслуживающихъ пытки и казни. И какую утонченную жестокость проявлялъ категорическій императивъ каждый разъ, когда нарушались его требованія! Тѣмъ, у которыхъ плохое воображеніе и малый опытъ въ этихъ дѣлахъ, я рекомендую перечесть Шекспировскаго «Макбета». Онъ пояснитъ довърчивымъ людямъ, чего добивался идеализмъ и, главное, какими средствами! Можетъ быть челов вческая душа и точно слишком в упорный матеріалъ, можетъ быть нужно было на ряду съ прочими «бичами» ниспослать бѣднымъ смертнымъ и идеализмъ. Но вѣдь это все однѣ оптимистическія догадки, а съ точки зрѣнія гуманнаго и строго научнаго современнаго ума—даже и не догадки, а чистѣйшая, незаслуживающая никакого довѣрія миюологія. Кто серьезно признаетъ, что бичи бичуютъ не въсилу механическихъ законовъ, а ради какихъ-либо высшихъ цѣлей? А если такъ, то нечему удивляться, что среди испытавшихъ на себѣ ихъ воспитательные пріемы людей не всѣ соглашались цѣловать карающую руку...

2.

У насъ, да и не только у насъ, а и въ Европъ (теперь вѣдь уровень идей во всѣхъ странахъ одинъ и тотъ же, какъ уровень воды въ сообщающихся сосудахъ) давно уже художественное творчество принято считать безсознательнымъ душевнымъ процессомъ. Повидимому, этими взглядами была вызвана къ жизни такъ называемая литературная критика. Художники недостаточно сознательно делаютъ свое дело, нужно, чтобъ кто-нибудь ихъ пров фрилъ, объяснилъ, въ сущности—дополнилъ. Литературные критики сами приблизительно такъ понимали свою роль и изъ силъ выбивались, чтобъ связать какъ-нибудь свое сознательное мышленіе съ безсознательнымъ творчествомъ подлежавшихъ ихъ обсужденію художественныхъ произведеній. Иногда эта задача оказывалась гораздо болѣе трудной, чёмъ можно было ожидать. Художественное произведение не вязалось ни съ одной изъ тѣхъ встми признанныхъ идей, безъ которыхъ ртшительно немыслимо никакое «сознательное» отношеніе къ жизни. Въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось имѣть дѣло съ художникомъ второстепеннымъ или даже бездарнымъ, критики не задумывались. Отсутствіе идеи ставилось на счетъ недостаточности таланта, даже болѣе того—приводилось какъ причина недостаточнаго дарованія, и такимъ образомъ какъ будто бы подтверждалась «вѣчная» истина, что поэты, сами того не подозрѣвая, должны преслѣдовать тѣ же цѣли, которыя имѣютъ и критики, если только хотятъ, чтобъ ихъ трудъ не пропадалъ безплодно. Въ концѣ концовъ получалось, что поэтическое безсознательное творчество все же служитъ и должно служитъ тому же, чему служитъ и сознательное творчество критиковъ—и опасный моментъ проходилъ благополучно.

Но бывало и такъ, что критику попадалось въ руки произведеніе значительнаго художника, зв'єзды первой величины. Критикъ заранъе расположенъ къ автору и готовъ предъявить къ нему самыя снисходительныя требованія. Онъ простить ему отсутствіе политическаго идеала - хотя бы ему очень хот пось найти именно у этого художника поддержку своей партіи. Онъ проститъ ему, скрѣпя сердце, и равнодушіе къ общественнымъ задачамъ, служенію которымъ, по его мнѣнію, должны быть посвящены всѣ силы страны. Но онъ убъжденъ, что найдетъ въ новомъ произведеніи по крайней мѣрѣ невольно (безсознательно) высказанныя симпатіи къ въковъчнымъ нравственнымъ идеаламъ. По крайней мъръ это, хотя бы только это. Пусть поэтъ воспѣваетъ добро, истину и красоту-если это у него будетъ, критика позаботится обо всемъ остальномъ. Но если и того не будетъ? Если художникъ забудетъ о красотѣ, посмѣется надъ истиной и пренебрежетъ добромъ? Мнѣ скажутъ, что этого не бываетъ. Но я предложу изъ области отвлеченныхъ разговоровъ перейти на частный примѣръ. Одинъ, конечно, примѣръ. Предисловіе—слишкомъ узкія рамки для того, чтобы вмѣстить въ себѣ значительный литературный матеріалъ. Но надѣюсь, что этотъ примѣръ напомнитъ тѣмъ, которые перестали бояться вспоминать, и многіе другіе въ томъ же родѣ.

Я говорю о «Геров нашего времени» Лермонтова. Какъ извѣстно, Бѣлинскій написалъ объ этомъ роман' большую, очень страстную и горячую статью, доказывавшую, что Печоринъ оттого пустился на свои злодъйскія дъла, что не находилъ въ Россіи начала прошлаго вѣка настоящаго приложенія своимъ громаднымъ силамъ. Я не помню сейчасъ точно, написана ли эта статья по поводу перваго или второго изданія «Героя нашего времени», но, такъ или иначе, самъ Лермонтовъ тоже счелъ необходимымъ дать объясненіе своему роману, что и сдѣлалъ въ предисловіи ко второму изданію его. Предисловіе короткое—меньше двухъ страницъ. Но оно несомнънно свидътельствуетъ объ одномъ обстоятельствъ: Лермонтовъ, когда хотълъ, умълъ удивительно «сознательно» относиться къ своимъ произведеніямъ и проводить «идеи» не хуже любого критика. Въ своемъ предисловіи онъ прямо заявляетъ, что, вопреки распространившимся толкамъ, въ Печоринъ авторъ вовсе не изображалъ и на хотѣлъ изображать ни себя самого и даже ни героя вообще, а имѣлъ лишь цѣлью представить «пороки» нашего времени. Зачѣмъ? — спросите вы. И на это есть

отвътъ. Обществу необходимо прежде всего понять себя, дать себъ отчетъ въ своихъ недостаткахъ. «Будетъ уже и того, кончаетъ онъ свое объясненіе, что бользнь указана, а какъ ее изльчить— уже Богъ знаетъ». Какъ видите, Лермонтовъ въ предисловіи почти сходится съ Бълинскимъ. Печоринъ—бользнь и ужасная бользнь общества. Только въ его объясненіи нътъ горячности и страсти, да обнаруживается одно странное обстоятельство: бользнь общества его крайне интересуетъ, до льченія же ему почти нътъ, а то и прямо нътъ никакого дъла...

Отчего же у человѣка, такъ умѣвшаго открыть и описать болѣзнь, нѣтъ никакого желанія лѣчить ее? И, вообще, отчего предисловіе такъ спокойно, хотя и сильно написано?

Отвътъ на этотъ вопросъ вы найдете въ романъ: тамъ съ первыхъ же страницъ вы убъдитесь, что если Печоринъ и болѣзнь, то это одна изътѣхъ болѣзней, которыя автору дороже всякаго здоровья. Печоринъ-больной, но кто же здоровый? Штабсъкапитанъ Максимъ Максимычъ, Грушницкій съ его пріятелями или, наконецъ, если брать въ разсчетъ женщинъ, милая княжна Мери или дикарка Белла? Поставьте только такой вопросъ и вы сразу поймете, зачыть написань «Герой нашего времени», а также для чего было потомъ сочинено предисловіе. Печоринъ изображенъ въ романъ побъдителемъ. Предъ нимъ всѣ, рѣшительно всѣ остальныя дѣйствующія лица уничтожаются. Нътъ даже, какъ въ пушкинскомъ «Онѣгинѣ», Татьяны, которая хотя бы разъ за все время напомнила герою, что на свътъ существуетъ нѣчто болѣе священное, нежели его, Печорина, воля,

что есть долгъ, идея или что-нибудь въ такомъ родъ. На пути своемъ Печоринъ встръчаетъ силу и хитрость, но и ту, и другую побѣждаетъ умомъ и непреклонностью своего характера. Попробуйте судить Печорина; у него нътъ никакихъ недостатковъ, кромъ одного - жестокости. Онъ смѣлъ, благороденъ, уменъ, глубокъ, образованъ, красивъ, даже богатъ (и этодостоинство!), а что касается жестокости, то онъ, хотя и знаетъ за собою этотъ порокъ и говоритъ о немъ часто, но увы!-когда столь высоко одаренный человъкъ и проявляетъ какой-нибудь недостатокъ, этотъ недостатокъ ему къ лицу, болѣе того-начинаетъ самъ по себъ казаться качествомъ, и прекраснымъ качествомъ. Самъ Печоринъ по поводу своей жестокости сравниваетъ себя съ рокомъ! Да и что съ того, если куча разной мелюзги становится жертвой великаго человѣка?!. «Главное, чтобы болѣзнь была указана, а какъ лѣчить ее Богъ знаетъ». Эта маленькая ложь, заключающая собою короткое предисловіе къ длинному роману, чрезвычайно характерна. Вы ее не у одного Лермонтова найдете. Почти у всякаго большого поэта, не исключая и Пушкина, отъ времени до времени, когда описаніе «болѣзни» становится слишкомъ соблазнительнымъ, она наскоро, между дѣломъ выбрасывается читателю, какъ дань, отъ которой не свободны и привилегированнъйшіе умы. И у Пушкина тоже: вспомните его самозванцевъ, сказку Пугачева объ орлъ и воронъ и отвътъ Гринева. Тамъ, гдъ критики отмъчаютъ бользнь, «безсознательное» творчество тоже видитъ своего рода ненормальность, нѣчто такое, что имѣетъ свои страшныя и загадочныя стороны. Но критика ничего, кромъ болъзни, не

видитъ и спъшитъ quand-même изыскивать способъ лъченія. Художникъ же объ этомъ не думаетъ и только для приличія смягчаетъ свое сужденіе общепринятой фразой... Изъ всего этого слъдуетъ, что если уже употреблять выражение «безсознательное творчество», то его следуетъ отнести не къ художникамъ, а именно къ критикамъ, всегда стремившимся пристегнуть къ изображаемымъ въ поэтическихъ произведеніяхъ жизненнымъ событіямъ какія-нибудь готовыя, на въру принятыя идеи. У художниковъ не было «идей», это-правда. Но въ этомъ и сказывалась ихъ глубина — и задача искусства отнюдь не въ томъ, чтобъ покориться регламентаціи и нормировкѣ, придумываемымъ на тъхъ или иныхъ основаніяхъ разными людьми, а въ томъ, чтобы порвать цѣпи. тяготѣющія надъ рвущимся къ свободѣ человѣческимъ умомъ. «Печорины – болъзнь, а какъ ее излъчить, знаетъ лишь одинъ Богъ». Перемѣните только форму и подъ этими словами вы найдете самую задушевную и глубокую мысль Лермонтова: какъ бы ни было трудно съ Печориными — онъ не отдастъ ихъ въ жертву серединь, нормь. Критикъ точно хочетъ льчить. Онъ въритъ или обязанъ върить въ современныя идеи въ будущее счастье человъчества, въ миръ на землъ, въ монизмъ, въ необходимость уничтоженія всѣхъ орловъ, питающихся живымъ мясомъ, выражаясь языкомъ Пугачева, ради сохраненія воронья, живущаго падалью. Орлы и орлиная жизнь, это-«ненормальность»...

Ненормальность! Вотъ страшное слово, которымъ люди науки пугали и до сихъ поръ продолжаютъ пугать всякаго, кто еще не отказался отъ умирающей

надежды найти въ мірѣ что-нибудь иное, кромѣ статистики и «желъзной необходимости»! Всякій, кто пытается взглянуть на жизнь иначе, нежели этого требуетъ современное міровоззрѣніе, можетъ и долженъ ждать, что его зачислятъ въ ненормальные люди. Зачислятъ-было бы еще ничего, можетъ быть даже знакомъ отличія! Весь ужасъ въ томъ, что никто, рѣшительно никто изъ нынѣ живущихъ, повидимому, самъ не въ силахъ долго выносить мысль о возможности иного міропониманія. Каждый разъ, когда ему приходитъ на умъ, что современныя истины - все же суть только истины своего времени и что наши «убъжденія» могутъ быть столь же ложны, какъ и вѣрованія самыхъ отдаленныхъ предковъ нашихъ — ему самому начинаетъ казаться, что онъ покинулъ единственно правильный путь и прямо идетъ къ ненормальности. Разительный примъръ тому — графъ Толстой. Какъ ненавистенъ, какъ противенъ былъ ему весь строй современной мысли! Еще съ молодыхъ лѣтъ онъ ко всему, къ чему наука говорила «да», говорилъ «нѣтъ», не останавливаясь даже передъ опасностью сказать нелъпость. Онъ готовъ былъ върить безграмотному мужику, глупой бабъ, ребенку, мъщанину въ сермягѣ, толстому купцу – только бы они говорили иначе, чъмъ люди науки! А между тъмъ онъ кончилъ тѣмъ, что въ главномъ принялъ все, чему учитъ наука, и такъ же держится "положительныхъ" идеаловъ, какъ и большинство реформаторовъ въ Европъ. Его христіанство есть идеалъ устроеннаго челов вчества. Отъ искусства онъ требуетъ проповѣди добрыхъ чувствъ, отъ науки – совътовъ мужику. Онъ не понимаетъ, зачъмъ поэты тоскуютъ и стремятся выразить тончайшіе оттынки своихъ настроеній, ему кажутся странными эти безпокойные искатели, шатающіеся по сѣверному полюсу или проводящіе безсонныя ночи въ наблюденіи звізднаго неба. Зачімъ всі эти стремленія къ неизвъстному, неизвъданному? Все это безполезно, значитъ-ненормально. Страшный призракъ "ненормальности" все время давилъ и давитъ этотъ колоссальный умъ и заставляетъ его мириться съ посредственностью, въ себъ самомъ искать посредственности. Его страхъ понятенъ: хотя современность и выдвинула вновь идею о родствѣ геніальности и безумія, но мы вст попрежнему больше смерти боимся сумасшествія. Какое бы тамъ ни было родство-геніальность есть геніальность, безуміе-безуміе. И скорви безумный скомпрометируетъ своимъ обществомъ генія, чъмъ геній оправдаетъ безуміе. Мы можемъ сомнъваться въ чемъ угодно - но это для насъ аксіома, и всякаго рода опыты надъ собой мы кончаемъ тамъ, гд в намъ начинаетъ грозить безуміе. Изслѣдованія Ломброзо не освѣтили ни однимъ лучемъ того мрака, который наша слѣпота и современная положительность сгустили надъ безуміемъ. Правда, Ломброзо былъ неподходящій челов вкъ для такого д вла. Онъ тоже въ концѣ концовъ эксперименталистъ и судитъ только по внѣшнимъ признакамъ о чуждыхъ ему душевныхъ состояніяхъ. Можетъ быть результаты его изысканій были бы болъе плодотворны, если бы въ немъ самомъ была бы хоть одна искра генія или немного безумія. Но ни того, ни другого у него не было. Онъ даровитый позитивисть и только. Теорія не заставить челов вка перейти черту, за которой его ждетъ безуміе и гр. Толстой вернулся къ положительнымъ идеаламъ.

Есть область человъческаго духа, которая не видъла еще добровольцевъ: туда люди идутъ лишь поневолъ.

Это и есть область трагедіи. Человъкъ, побывавшій тамъ, начинаетъ иначе думать, иначе чувствовать, иначе желать. Все, что дорого и близко всѣмъ людямъ, становится для него ненужнымъ и чуждымъ. Онъ еще, правда, связанъ до нѣкоторой степени со своей прежней жизнью. Въ немъ сохранились еще кой-какія вѣрованія, къ которымъ его пріучили съ дътства, въ немъ еще отчасти живы старыя опасенія и надежды. Можетъ быть не разъ въ немъ просыпается мучительное сознаніе ужаса своего положенія и стремленіе вернуться къ своему спокойному прошлому. Но "прошлаго не вернешь". Корабли сожжены, всѣ пути назадъ заказаны-нужно идти впередъ къ неизвъстному и въчно страшному будущему. И человъкъ идетъ, почти уже не справляясь о томъ, что его ждетъ. Ставшія недоступными ему мечты молодости начинаютъ казаться ему лживыми, обманчивыми, противоестественными. Съ ненавистью и ожесточеніемъ онъ вырываетъ изъ себя все, во что когда-то върилъ, что когда-то любилъ. Онъ пытается разсказать людямъ о своихъ новыхъ надеждахъ, но всъ глядятъ на него съ ужасомъ и недоумъніемъ. Въ его измученномъ тревожными думами лицѣ, въ его воспаленныхъ, горящихъ незнакомымъ свътомъ глазахъ люди хотятъ видъть признаки безумія, чтобы пріобръсть право отречься отъ него. Они зовутъ на помощь весь свой идеализмъ и свои испытанныя теоріи познанія, которыя такъ долго давали имъ возможность спокойно жить среди загадочной таинственности происходящихъ на ихъ глазахъ ужасовъ. Вѣдь помогъ же идеализмъ

забыть многое, неужели его сила и очарованіе исчезли и онъ долженъ будетъ уступить предъ натискомъ новаго врага? И съ раздраженіемъ, смѣшаннымъ съ плохо скрытою тревогой, они повторяютъ старый вопросъ: да кто же, наконецъ, такіе всѣ эти Достоевскіе и Нитше, что говорятъ какъ власть имѣюшіе? И чему они насъ учатъ?..

Но они ничему насъ не "учатъ". Нътъ большаго заблужденія, чѣмъ распространенное въ русской публикѣ мнѣніе, что писатель существуетъ для читателя. Наоборотъ—читатель существуетъ для писателя. Достоевскій и Нитше говорять не затѣмъ. чтобъ распространить среди людей свои убѣжденія и просвѣтить ближнихъ. Они сами ищутъ свъта, они не върятъ себъ, что то, что имъ кажется свътомъ, есть точно свѣтъ, а не обманчивый блуждающій огонекъ или, хуже того-галлюцинація ихъ разстроеннаго воображенія. Они зовутъ къ себъ читателя, какъ свидътеля, они отъ него хотятъ получить право думать по-своему, надъяться - право существовать. Идеализмъ и теорія познанія прямо возв'єщаютъ имъ: вы безумцы, вы безнравственные, осужденные, погибшіе люди. И они апеллирують къ послъдней возможной инстанціи, въ надеждь, что этотъ страшный приговоръ будетъ отмьненъ... Можетъ быть большинство читателей не хочетъ этого знать, но сочиненія Достоевскаго и Нитше заключаютъ въ себъ не отвътъ, а вопросъ. Вопросъ: им вотъ ли надежды тъ люди, которые отвергнуты наукой и моралью, т.-е. возможна ли философія трагедіи?

Л. Ш.



... Aimes-tu les damnés? Dis moi, connais-tu l'irrémissible? Ch. Baudelaire.

I.

«Мнъ очень трудно было бы разсказать исторію перерожденія своихъ уб'єжденій, тімь боліве, что это, быть можетъ, и не такъ любопытно», - говоритъ Достоевскій въ своемъ дневникъ писателя за 1873 г. 1). Трудно-то навърное. Но чтобъ было не любопытно — съ этимъ едва ли кто-нибудь согласится. Исторія перерожденія убъжденій — развѣ можетъ быть во всей области литературы какая-нибудь исторія, болье полная захватывающаго и всепоглощающаго интереса? Исторія перерожденія уб'ьжденій-в'ьдь это прежде всего исторія ихъ рожденія. Убъжденія вторично рождаются въ человъкь на его глазахъ, въ томъ возрастъ, когда у него достаточно опыта и наблюдательности, чтобы сознательно слѣдить за этимъ великимъ и глубокимъ таинствомъ своей души. Достоевскій не быль бы психологомъ, если бы такой процессъ могъ бы пройти для него незамъченнымъ. И онъ не былъ бы писателемъ, если бы не подълился съ людьми своими наблюденіями. Очевидно, вторая половина приведенной фразы сказана такъ себъ, для приличія, требующаго отъ писателя хотя бы внѣш-

<sup>1)</sup> Соч. Достоевскаго, т. 9, стр. 342 (изданія Маркса).

няго пренебреженія къ своей особъ. На самомъ дълъ Достоевскій слишкомъ хорошо зналь, какое рѣшающее значеніе можетъ имѣть для насъ вопросъ о рожденіи убъжденій; зналъ онъ также, что хоть сколько-нибудь выяснить этотъ вопросъ можно лишь однимъ путемъ: разсказавъ собственную исторію. Помните слова героя «Записокъ изъ подполья»? «О чемъ можетъ говорить порядочный человъкъ съ наибольшимъ удовольствіемъ?... Отвътъ: о себъ. Ну, такъ я буду говорить о себъ» 1). Сочиненія Достоевскаго въ значительной степени осуществляютъ эту программу. Съ годами, по мъръ того, какъ зрѣетъ и развивается его дарованіе, онъ все смѣлѣе и правдивъе говоритъ о себъ. Но, вмъстъ съ тъмъ, до конца своей жизни онъ продолжаетъ всегда болве или менъе прикрываться вымышленными именами герссъ своихъ романовъ. Правда, тутъ уже дъло идетъ не о литературномъ или житейскомъ приличіи. Подъ конецъ своей дъятельности Достоевскій не побоялся бы нарушить и болье серьезныя требованія междучеловьческихъ отношеній. Но ему постоянно приходится говорить черезъ своихъ героевъ такія вещи, которыя и въ его сознаніи, быть можетъ, не отлились бы въ столь рѣзкой и опредъленной формъ, если бы онъ не являлись ему въ обманчивомъ видъ сужденій и желаній не собственнаго я, а несуществующаго героя романа. Въ примѣчаніи къ «Запискамъ изъ подполья» вы это чувствуете особенно сильно. Тамъ Достоевскій настаиваетъ на томъ, что «авторъ записокъ, какъ и сами записки вымышлены». что онъ лишь поставилъ себъ задачей изобразить «одного изъ представителей доживающаго покольнія». Такого рода пріемы, конечно, достигаютъ прямо противо-

<sup>1)</sup> Т. 3-й, ч. 2-я, стр. 74.

положныхъ цёлей. Читатель съ первыхъ же страницъ убъждается, что вымышлены не записки и ихъ авторъ, а объяснительное къ нимъ примъчаніе. И если бы Достоевскій въ своихъ дальнъйшихъ произведеніяхъ держался все той же системы примъчаній-его творчество не давало бы столько поводовъ къ самымъ разнообразнымъ толкованіямъ. Но примѣчаніе для него не было лишь пустой формой. Ему самому страшно было думать, что «подполье», которое онъ такъ ярко обрисовывалъ, было не нѣчто ему совсѣмъ чуждое, а свое собственное, родное. Онъ самъ пугался открывшихся ему ужасовъ и напрягалъ всв силы души своей, чтобъ закрыться отъ нихъ хоть чьмъ-нибудь, хоть первыми попавшимися идеалами. Такимъ образомъ и создались фигуры князя Мышкина и Алеши Карамазова. Отсюда и неистовыя проповѣди, которыми переполненъ его «Дневникъ писателя». Все это лишь хочетъ напомнить намъ, что Раскольниковы, Иваны Карамазовы. Кирилловы и другія дъйствующія лица романовъ Достоевскаго говорять сами за себя и ничего общаго съ ихъ авторомъ не имѣютъ. Все это лишь новая форма примѣчанія къ «Запискамъ изъ подполья».

Къ сожалѣнію, примѣчаніе на этотъ разъ такъ тѣсно сплетено съ текстомъ, что нѣтъ уже возможности чисто механически отдѣлить дѣйствительныя переживанія Достоевскаго отъ измышленныхъ имъ «идей». Правда, возможно до нѣкоторой степени указать, въ какомъ направленіи слѣдуетъ производить дѣленіе. Такъ, напримѣръ, всѣ банальности и общія мѣста ничего намъ не говорятъ о самомъ Достоевскомъ. Все это—заимствованія. Не трудно даже угадать источники, изъ которыхъ ихъ черпалъ Достоевскій, правду сказать, довольно щед-

рой рукой. Второй признакъ — форма изложенія. Какъ только въ рѣчи Достоевскаго послышится истерика, необычайно высокія ноты, неестественный крикъ — вы съ несомнѣнностью можете заключить, что это начинается «примѣчаніе». Достоевскій уже самъ не вѣритъ своимъ словамъ и пытается недостатокъ вѣры замѣнить «чувствомъ», краснорѣчіемъ. Такое отчаянное, захлебывающееся краснорѣчіе, можетъ быть, и дѣйствуетъ неотразимо на грубое ухо. Но болѣе опытному слуху оно говоритъ о совсѣмъ иномъ.

Само собою разумѣется, что указанные признаки далеко не даютъ математически правильнаго пріема для разрѣшенія занимающаго насъ здѣсь вопроса. И съ ними остается достаточно простора для сомнъній, неясностей. Возможны, конечно, ошибки въ истолковании отдъльныхъ мъстъ сочиненій Достоевскаго, даже цълыхъ романовъ. На что же надъяться въ такомъ случаъ? На критическое чутье?! Но читатель недоволенъ такимъ отвътомъ. Отъ него отдаетъ миоологіей, старостью, плесенью, ложью -- даже умышленной ложью. Ну, что-жъ? Тогда остается одно: произволъ. Можетъ быть это слово своей откровенной правдивостью болье расположитъ къ себъ слишкомъ требовательныхъ людей, заподозрившихъ права критическаго чутья - въ особенности, если они догадаются, что après tout, этотъ произволь будеть не совсѣмь уже произвольнымъ.

Такъ или иначе задача наша опредѣлена. Намъ нужно выполнить намѣченное, но невыполненное самимъ Достоевскимъ дѣло: разсказать исторію перерожденія его убѣжденій. Замѣчу лишь здѣсь, что перерожденіе было дѣйствительно необыкновенное. Отъ прошлыхъ убѣжденій Достоевскаго, отъ того, во что онъ вѣро-

валъ въ молодости, когда впервые вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, не осталось ни слѣда. Обыкновенно люди считаютъ поверженныхъ кумировъ все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевскій же не то что сжегъ-онъ втопталъ въ грязь все, чему когда-то поклонялся. Свою прежнюю въру онъ уже не только ненавидълъ-онъ презиралъ ее. Такихъ примъровъ въ исторіи литературы немного. Новъйшее время, кромъ Достоевскаго, можетъ назвать только Нитше. Съ Нитше была точно такая же исторія. Его разрывъ съ идеалами и учителями молодости былъ не менње ръзкимъ и бурнымъ, а вмъсть съ тъмъ и бользненно мучительнымъ. Достоевскій говорить о перерожденіи своихь убъжденій, у Нитше идетъ ръчь о переоцънкъ всъхъ цънностей. Въ сущности оба выраженія—лишь разныя слова для обозначенія одного и того же процесса. Если взять во вниманіе это обстоятельство, то, пожалуй, теперь не покажется страннымъ, что Нитше имълъ такое высокое мнъніе о Достоевскомъ. Вотъ его подлинныя слова: «Достоевскій, это—единственный психологь, у котораго я могъ кой-чему научиться; знакомство съ нимъ я причисляю къ прекраснѣйшимъ удачамъ моей жизни» 1). Нитше призналъ въ Достоевскомъ своего родного человъка.

И точно, если людей сближаетъ, роднитъ не общность происхожденія, не совмѣстное жительство или сходство характеровъ, а одинаковость внутренняго опыта, то Нитше и Достоевскій безъ преувеличенія могутъ быть названы братьями, даже братьями близнецами. Я думаю, что если бы они жили вмѣстѣ, то ненавидѣли бы другъ друга той особенной ненавистью, которую

<sup>1)</sup> Nietzsche's Werke. T. VIII, 158.

стали питать одинъ къ другому Кирилловъ и Шатовъ (въ «Бѣсахъ») послѣ совмѣстнаго американскаго путешествія, во время котораго имъ пришлось впроголодь пролежать вмѣстѣ четыре мѣсяца въ сараѣ. Но Нитше узналъ Достоевскаго только по его книгамъ и тогда, когда его уже не было въ живыхъ. Мертвому же можно все простить—даже и то, что онъ знаетъ тайну, открывшуюся Кириллову и Шатову въ сараѣ. Онъ не выдастъ...

Однако, Нитше ошибся. Никто въ такой мъръ не можетъ выдать его, какъ именно Достоевскій. Правда, и обратно: многое, что было темно въ Достоевскомъ, разъясняется сочиненіями Нитше. На первый разъ отмѣтимъ одно поразительное обстоятельство. Достоевскій, какъ извъстно, любилъ пророчествовать. Охотнъе всего онъ предсказывалъ, что Россіи суждено вернуть Европъ забытую тамъ идею всечеловвческаго братства. Однимъ изъ первыхъ русскихъ людей, пріобръвшимъ вліяніе на европейцевъ, былъ самъ Достоевскій. И что же, привилась его проповъдь? О ней поговорили, ей даже удивлялись — но ее забыли. Первый даръ, который Европа съ благодарностью приняда отъ Россіи, была «психологія» Достоевскаго, т.-е. подпольный человъкъ, съ его разновидностями, Раскольниковыми, Карамазовыми, Кирилловыми. Не правда ли, какая глубокая иронія судьбы? Но судьба охотнье всего смьется надъ идеалами и пророчествами смертныхъ-и, нужно думать, въ этомъ сказывается ея великая мудрость.

II.

Литературная дѣятельность Достоевскаго можетъ быть раздѣлена на два періода. Первый начинается

«Бѣдными людьми» и кончается «Записками изъ мертваго дома». Второй начинается съ «Записокъ изъ подполья» и заканчивается Пушкинской речью, этимъ мрачнымъ аповеозомъ всего творчества Достоевскаго. Изъ записокъ подпольнаго человъка, находящихся такимъ образомъ на рубежѣ двухъ періодовъ, читатель внезапно и совершенно неожиданно для себя узнаетъ, что пока писались другіе романы и статьи, въ Достоевскомъ происходилъ одинъ изъ ужаснъйшихъ кризисовъ, которые только способна уготовить себъ и нести человъческая душа. Что было тому причиной? Каторга? Повидимому — нътъ; по крайней мъръ не непосредственно. Послъ каторги Достоевскій написаль цълый рядъ статей, въ которыхъ не только не отказывался отъ своихъ прошлыхъ убъжденій, но возвъщалъ ихъ съ такой силой таланта и дарованія, о которой онъ не смѣлъ и мечтать въ молодые годы. Вѣдь послѣ каторги написаны «Записки изъ мертваго дома» — романъ, который всв единодушно, даже враги новаго направленія Достоевскаго, до сихъ поръ восхваляютъ, какъ «особенно» достойное произведеніе, върнъе, какъ произведеніе, стоящее особо отъ всъхъ прочихъ поздньйшихъ его романовъ. Здъсь еще цъликомъ тотъ Достоевскій, первой пов'єстью котораго такъ горячо зачитывались въ кружкъ Бълинскаго. По «идеъ», по «убъжденіямъ» «Записки изъ мертваго дома» несомнънно принадлежатъ върному ученику «неистоваго» Виссаріона, Жоржъ Зандъ и французскихъ идеалистовъ первой половины истекшаго стольтія.

Здѣсь то же почти, что и въ «Бѣдныхъ людяхъ». Правда, здѣсь есть и кой-что новое: есть чутье дѣйствительности, готовность увидѣть жизнь такой, какова

она на самомъ дълъ. Но кто же могъ думать, что чутье дъйствительности грозитъ хоть отчасти убъжденіямъ и идеаламъ? Всѣ, въ томъ числѣ и самъ Достоевскій, мен'ве всего допускали такое предположеніе. Дъйствительность, конечно, мрачна и неприглядна, особенно дъйствительность каторги, а идеалы ясны и свътлы. Но эта противоположность въдь и была той почвой, на которой выростали идеалы: она не только не опровергала — она ихъ оправдывала. Оставалось только подгонять и пришпоривать дъйствительность до тъхъ поръ, пока разстояніе между ней и идеалами не дойдетъ до безконечно малой величины, до нуля. Соотвътственно этому и изображение мрачной дъйствительности преследовало одну единственную цель — борьбу съ ней и ея уничтожение въ далекомъ, но казавшемся близкимъ будущемъ.

Въ этомъ смыслъ «Бъдные люди» и «Записки изъ мертваго дома» вышли изъ одной школы и имъютъ одну и туже задачу; разница лишь въ мастерствъ автора, успъвшаго за 15 лътъ значительно усовершенствоваться въ искусствъ писанія. Въ «Бъдныхъ людяхъ», такъ же какъ въ «Двойникъ» и «Хозяйкъ», вы имъете дѣло съ неловкимъ еще, хотя и даровитымъ ученикомъ, вдохновенно популяризирующимъ великаго мастера, Гоголя, объясненнаго ему Бълинскимъ. Читая названные разсказы, вы вспоминаете, конечно, «Шинель», «Записки сумасшедшаго», «Страшную месть» и, въроятно, думаете про себя, что не было нужды популяривировать. Читатель, пожалуй, немного потеряль бы, если бы первые разсказы Достоевскаго навсегда остались въ головѣ ихъ автора. Но писателю они нужны были. Съ самыхъ юныхъ льтъ Достоевскій, словно

предчувствуя свою будущую задачу, упражняется въ изображеніи мрачныхъ и тяжелыхъ картинъ. Пока онъ копируетъ—но придетъ его время, онъ покинетъ своего учителя и будетъ писать за свой страхъ. Конечно, странно видъть въ юношъ пристрастіе къ сърымъ и темнымъ краскамъ, а Достоевскій въдь никогда не зналъ другихъ. Неужели, спрашиваете вы себя, онъ не смѣлъ идти къ свѣту, къ радости? Неужели въ ранней уже молодости онъ инстинктивно чувствовалъ потребность принести всего себя въ жертву своему дарованію? Но это—такъ: талантъ есть privilegium odiosum—онъ рѣдко даетъ своему обладателю земныя радости.

До сорока лътъ Достоевскій терпъливо несетъ на себъ бремя своего таланта. Ему кажется, что бремя это легко, что такое иго — благо. Съ какимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» о своихъ первыхъ литературныхъ опытахъ. По его словамъ, онъ испыталъ высшее счастье не тогда, когда произведение его было напечатано, и не тогда даже, когда онъ впервые услышалъ о немъ необычайно лестные отзывы изъ устъ лучшихъ писателей и знатоковъ литературы того времени. Нътъ, счастливъйшими часами своей жизни онъ считаетъ тъ, когда, еще никому невъдомый, онъ въ тишинъ работалъ надъ своей рукописью, обливаясь слезами надъ вымысломънадъ судьбой загнаннаго и забитаго чиновничка, Макара Дъвушкина. Я не знаю, вполнъ ли здъсь искрененъ Достоевскій и точно ли онъ испыталь наибольшее счастье тогда, когда обливался слезами надъ вымысломъ. Можетъ быть, въ этомъ и есть нѣкоторое преувеличение. Но если даже и такъ, если Достоевскій, ділая такое признаніе, только отдаетъ

господствовавшей въ его время и раздълявшейся имъ самимъ точкъ зрънія, то и тогда его слова своей странностью могутъ и должны возбудить въ насъ тревожное и подозрительное чувство. Что это за человъкъ, что это за люди, которые вмѣняютъ себѣ въ обязанность такъ безумно радоваться по поводу измышленныхъ ими злоключеній несчастнаго Макара Дівушкина? И какъ можно совмъстить «счастіе» со слезами, которыми они же сами, по ихъ словамъ, обливаются надъ своимъ ужаснымъ вымысломъ? Замътъте, что «Униженные и оскорбленные» написаны въ такомъ же стиль, какъ и «Бъдные люди». Промежутокъ въ 15 лътъ нисколько не «исправилъ» въ этомъ отношении Достоевскаго. Прежде онъ обливался слезами надъ Дъвушкинымъ, теперь — надъ Наташей. Что же касается восторговъ творчества, то они, какъ извъстно, никогда не оставляютъ писателя.

Казалось бы на первый взглядъ, что ничего не можетъ быть противоестественнѣе и — простите слово — отвратительнѣе, нежели всѣ эти соединенія слезъ съ восторгами. Откуда, съ чего взялись восторги? Человѣку нужно разсказать, что Макара Дѣвушкина или Наташу обидѣли, истерзали, уничтожили; кажется — радоваться нечего. Но онъ проводитъ за своими разсказами цѣлые мѣсяцы, годы и потомъ публично, открыто, не стѣснясь, болѣе того — очевидно гордясь, заявляетъ, что это — лучшіе моменты его жизни. Отъ публики, читающей такого рода произведенія, требуютъ такихъ же настроеній. Требуютъ, чтобъ и она обливалась слезами и чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ она не забывала радоваться. Правда, эти требованія имѣютъ свои основанія. Предполагается, что такимъ образомъ пробуждаются доб-

рыя чувства: «сердце захватываетъ, познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой» <sup>1</sup>). И вотъ, чтобы распространить среди читателей эту идею, нуженъ особый классъ людей, которые въ теченіе всей своей жизни занимаются главнымъ образомъ тѣмъ, что, созерцая въ своей фантазіи всевозможные ужасы и уродства, существующіе въ такомъ огромномъ разнообразіи на землѣ, изображаютъ ихъ въ своихъ книгахъ. Картины должны быть яркія, живыя, захватывающія, потрясающія; онѣ должны съ невѣдомой силой ударять по сердцамъ. Иначе ихъ осудятъ, иначе—онѣ не произведутъ желательнаго дѣйствія...

Оставимъ въ сторонѣ читателей съ ихъ сердцами и добрыми чувствами. Но каково должно быть положеніе писателя, взявшаго на себя печальную обязанность будить чужую совѣсть изображеніемъ разнаго рода ужасовъ? Хорошо, если ему удается собственную совѣсть хотя на время такъ заворожить, чтобъ картины, предназначенныя дѣйствовать на другихъ людей, проходили безслѣдно для нея самой.

Это будеть, конечно, противоестественно, но, какъ мы видѣли, психологически это возможно. Если Достоевскій и преувеличенно передаетъ о своихъ первыхъ бесѣдахъ съ Музой, то во всякомъ случаѣ въ его разсказѣ есть и несомнѣнная правда. Навѣрное много сладкихъ часовъ принесъ ему бѣдный Макаръ Дѣвушкинъ. Молодость, неопытность, примѣръ старшихъ, завѣдомо лучшихъ людей—изъ такихъ элементовъ можетъ составиться какая угодно несообразность. Вспомните,

<sup>&#</sup>x27;) Униженные и оскорбленные, стр. 29.

на какія только діла ни різшались люди, когда впереди, хоть издалека, сверкнетъ бывало предъ ними въ своемъ блестящемъ ореолъ «идея». Все забывалось, все приносилось ей въ жертву-не только сочиненный Макаръ Дъвушкинъ, съ которымъ еще лишь нужно «сжиться, какъ будто съ роднымъ и дъйствительно существующимъ», — а настоящіе, живые люди, даже родные, покидались, когда заходила ръчь о служении идеъ. Удивительно ли, что можно было чувствовать себя счастливымъ, имъя предъ собой фантастическое лицо оплеваннаго чиновника?! Но какъ бы то ни было и что бы тутъ ни было замъщано, роль изобразителя мрачной дъйствительности тъмъ опаснъе и страшнъе, чьмъ искренный и полный ей отдаются и чымъ даровитъй человъкъ, взявшій ее на себя. Талантъ есть, повторяю, privilegium odiosum, и Достоевскій, какъ и Гоголь, рано или поздно долженъ былъ почувствовать, какъ тяжело его бремя.

## Ш.

«Познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой». Этими словами вполнѣ исчерпывается та идея, ради которой вступилъ впервые на литературное поприще Достоевскій. Новизной, какъ видите, она не блещетъ. Не блистала она этимъ качествомъ и въ то время, когда начиналъ писать Достоевскій. Она не имъ была впервые возвѣщена. Въ пятидесятыхъ годахъ и долго еще впослѣдствіи она властвовала надъ умами всѣхъ лучшихъ русскихъ людей. Въ то время наиболѣе замѣчательнымъ выразителемъ ея былъ Бѣлинскій, къ которому она въ свою очередь пришла подъ обаятельнымъ тогда

именемъ гуманности съ Запада. Хотя по своимъ литературнымъ обязанностямъ Бѣлинскій былъ критикомъ, но по своему душевному складу онъ скоръй можетъ быть названъ великимъ проповъдникомъ. И дъйствительно, всв наиболве крупныя произведенія литературы онъ видълъ въ свътъ одной нравственной идеи. Его статьи о Пушкинъ, Гоголъ, Лермонтовъ-на три четверти сплошной гимнъ гуманности. Бълинскій стремился, по крайней мъръ въ литературъ, если нельзя было этого сдёлать въ иныхъ, более широкихъ, но недоступныхъ его вліянію сферахъ, провозгласить ту торжественную декларацію правъ человъка, которая въ свое время произвела такой колоссальный переворотъ во Франціи, откуда, какъ извъстно, главнымъ образомъ и приходили къ намъ новыя идеи. Вмъстъ съ деклараціей правъ человъка предъ обществомъ занесена была къ намъ, какъ ея дополнение и — такъ думали тогда-какъ ея необходимое предположение, и идея объ естественной объяснимости мірового порядка.

Естественная объяснимость дъйствительно сыграла на Западъ свою освободительную роль. Для того, чтобы развязать себъ руки, реформаторамъ нужно было объявить весь прежній общественный строй результатомъ сльпой игры силъ. У насъ, конечно, тоже на это разсчитывали. Но тогда за истиной не умъли признавать служебное значеніе. Истина—прежде всего истина. И естественная необходимость была введена въ догму наравнъ съ гуманностью. Трагизмъ объединенія этихъ двухъ идей тогда никому еще не бросался прямо въ глаза (исключая, отчасти, самого Бълинскаго, но объ этомъ — ниже). Никто еще не чувствовалъ, что на ряду съ деклараціей правъ человъка предъ обществомъ

(гуманностью), къ намъ занесли и декларацію его безправія — передъ природою. И менъе всего подозръваль это Достоевскій. Со всімь пыломь молодого и увлекающагося человъка онъ набросился на новыя идеи. Бълинскаго онъ зналъ еще раньше по его журнальнымъ статьямъ. Личное же знакомство съ нимъ еще болье укрыпило Достоевского въ его върв. Впослѣдствіи, черезъ много лѣтъ, онъ разсказываетъ въ «Дневникъ писателя»: «Бълинскій меня не взлюбилъ, но я страстно принялъ тогда его ученіе» 1). Достоевскій не объясняетъ подробно, отчего Бълинскій не взлюбилъ его. Онъ ограничивается лишь нъсколькими общаго характера, хотя и знаменательными словами: «мы разошлись отъ разнообразныхъ причинъ-весьма, впрочемъ, неважныхъ во всѣхъ отношеніяхъ» 2). Насколько извъстно, и въ самомъ дълъ никакихъ крупныхъ недоразумѣній у нихъ не происходило. Но, съ другой стороны, засвидътельствованъ и тотъ фактъ, что Достоевскій никогда не чувствоваль себя хорошо въ кружкъ Бълинскаго. Его тамъ всъ-и самъ Бълинскій - обижали. И, нужно думать, эти обиды дъйствовали чрезвычайно сильно на уже тогда болъзненно воспріимчиваго юношу. Онъ такъ глубоко запали въ его душу, что впоследствіи, черезъ 25 леть после смерти Белинскаго, онъ пользуется первымъ случаемъ, чтобы расквитаться за нихъ. Въ томъ же номеръ «Гражданина», изъ котораго взяты приведенныя выше слова Достоевскаго, вы встръчаете цълый рядъ ядовитъйшихъ, выношенныхъ долго въ душъ замъчаній по

<sup>1)</sup> Соч. т. 9-й, стр. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib. 172.

адресу Бѣлинскаго. Видно крѣпко заныли старыя раны, больно вспомнились невымещенныя обиды,— если нужно было вылить столько яду на давно уже умершаго учителя.

Но Лостоевскій былъ правъ. Есть вещи, которыя человъку не дано прощать, а стало быть есть обиды, которыя нельзя забыть. Нельзя примириться съ тъмъ, что учитель, отъ котораго съ такой радостью, такъ безраздѣльно, такъ безудержно принялъ вѣру — оттолкнулъ тебя и насмъялся надъ тобой. А у Достоевскаго съ Бълинскимъ было именно такъ. Когда молодой и пылкій ученикъ являлся въ гости къ учителю, чтобъ еще послушать разсужденій на тему о «забитомъ, послѣднемъ человъкъ» — учитель игралъ въ преферансъ и велъ посторонніе разговоры. Это было больно переносить такому мягкому и върующему человъку, какимъ быль въ то время Достоевскій. Но и Бълинскому его ученикъ былъ въ тягость. Знаете ли вы, что для иныхъ учителей нътъ большихъ мукъ въ міръ, чъмъ слишкомъ върующіе и послъдовательные ученики? Бълинскій уже кончалъ литературную ділтельность, когда Достоевскій только начиналь свою. Какъ человѣкъ, искушенный опытомъ, онъ слишкомъ глубоко чувствовалъ, сколько опасности кроется во всякомъ чрезмърно страстномъ увлечении идеей. Онъ зналъ уже, что въ глубинъ идеи таится неразръшимое противоръчіе, и потому старался держаться ея поверхности. Онъ понималъ, что естественный порядокъ вещей смвется надъ гуманностью, которая, въ свою очередь, можетъ лишь покорно опустить голову предъ непобъдимымъ врагомъ. Вы помните, конечно, знаменитое письмо Бълинскаго, въ которомъ онъ требуетъ отчета

за «каждаго брата по крови». Это значило, что противоръче ему уже вполнъ выяснилось и что гуманность его больше не удовлетворяла. Достоевскій же этого не понималъ, не могъ понять и со всъмъ жаромъ неофита въ своихъ разговорахъ и писаніяхъ постоянно возвращался къ «послъднему человъку». — Можете себъ представить, каково было Бълинскому слушать своего молодого друга — тъмъ болъе, что и самому себъ нельзя было открыто признаться въ своихъ чувствахъ и мысляхъ!..

Въ результатъ ученикъ безъ «важныхъ причинъ» покидаетъ учителя, которому уже даже «Бѣдные люди» надовли и который следующее произведение Достоевскаго назвалъ «нервической ченухой». Исторія, какъ видите, не изъ веселыхъ. Но на ловца и звърь бъжитъ. Оба друга унесли съ собой тяжелыя воспоминанія о своемъ кратковременномъ знакомствъ. Бълинскій вскоръ умеръ, а Достоевскому еще болъе тридцати лътъ пришлось носить въ себъ воспоминанія объ отвергнувшемъ его учитель, да биться съ тымъ мучительнымъ противорѣчіемъ, которое досталось ему въ наслѣдіе вмѣстѣ съ гуманностью отъ неистоваго Виссаріона. Замвчу здвсь, что въ послъднихъ своихъ произведеніяхъ Достоевскій употреблялъ слово «гуманность» только иронически и всегда бралъ его въ кавычки. Не дешево оно, значитъ, ему стоило! Могъ ли онъ повърить этому, когда радовался на своего Дъвушкина и обнимался съ Бълинскимъ, Некрасовымъ и Григоровичемъ?

Разрывъ съ Бѣлинскимъ былъ первой пробой, которую пришлось выдержать Достоевскому. И онъ выдержалъ ее съ честью. Онъ не только не измѣнилъ своей вѣрѣ, но, наоборотъ, онъ какъ будто еще страстнѣе

предался ей, хотя съ самаго начала у него уже было столько страстности, что, пожалуй, сравнительная степень злѣсь и неумѣстна. Вторымъ испытаніемъ былъ арестъ по дълу Петрашевскаго. Достоевскаго приговорили къ смертной казни, которая потомъ была замвнена каторгой. Но и тутъ онъ остался твердъ и непоколебимъне только наружно, но, какъ видно изъ его собственныхъ воспоминаній, даже въ глубинъ души его не было никакихъ сомнъній. Его свидътельство относится къ 1873 году, т.-е. къ тому времени, когда онъ вспоминалъ о своемъ прошломъ съ отвращениемъ и негодованиемъ, когда онъ готовъ былъ даже клеветать на него. Поэтому оно имъетъ особенную цънность и мы приведемъ его здѣсь цѣликомъ: «Приговоръ смертной казни разстрѣляніемъ, прочтенный намъ всѣмъ, предварительно, прочтенъ былъ вовсе не въ шутку; почти всв приговоренные были увърены, что онъ будетъ исполненъ, и вынесли по крайней мъръ десять ужасныхъ, безмърно страшныхъ минутъ ожиданія смерти. Въ эти послъднія минуты нѣкоторые изъ насъ (я знаю это положительно) инстинктивно углублялись въ себя и, провъряя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь-можетъ быть и раскаивались въ иныхъ тяжелыхъ дёлахъ своихъ (изъ тъхъ, которыя у каждаго человъка всю жизнь лежатъ втайнъ на его совъсти); но то дъло, за которое насъ осудили, тъ мысли, тъ понятія, которыя владъли нашимъ духомъ-представлялись намъ не только не требующими раскаянія, но даже чімъто насъ очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое намъ простится! И такъ продолжалось долго. Не годы ссылки, не страданія сломили насъ. Наоборотъ, ничто не сломило насъ, и наши убъжденія лишь поддерживали

нашъ духъ сознаніемъ исполненнаго долга 1). «Такъ вспоминаетъ человъкъ о своемъ прошломъ черезъ четверть въка. Значитъ, близокъ былъ его сердцу «послъдній человъкъ», значитъ, кровной была его связь съ идеями Бълинскаго, и распространившееся въ послъднее время мнвніе, что Достоевскій лишь по недоразумвнію былъ причисленъ кружкомъ Бълинскаго къ своимъ, тогда какъ на самомъ дълъ онъ уже въ ранней молодости «душой» принадлежалъ къ иному міру, лишено всякихъ основаній. И для чего, къ слову спросить, понадобилось такое измышленіе? Къ чести, что ли, Дсстоевскаго? Но какая въ томъ честь? Развъ уже такъ необходимо, чтобъ человъкъ еще въ пеленкахъ имълъ цѣликомъ заготовленныя на всю жизнь «убѣжденія»? На мой взглядъ – въ томъ необходимости нътъ. Человъкъ живетъ и учится у жизни. И тотъ, кто, проживъ до старости, не увидълъ ничего новаго, скоръй способенъ вызвать въ насъ удивленіе своей невоспріимчивостью, чемъ внушить къ себе уважение. Впрочемъ, я здѣсь менѣе всего хочу хвалить Достоевскаго за его воспріимчивость. Вообще, здісь не місто оцінивать его духовныя качества. Несомнънно, что писатель изъ ряду вонъ выходящей личностью — по крайней мфрф въ глазахъ того, кто рфшается изучать его и говорить о немъ чрезъ столько лѣтъ послѣ его смерти. Но именно потому менъе всего нужно еще приписывать, присочинять ему особыя душевныя качества. Здёсь болье, чьмъ гдь бы то ни было, нужно умьть держать въ уздъ личныя симпатіи и антипатіи и не наъзжать на читателя своими убъжденіями, какъ бы благородны

<sup>1)</sup> Т. 9-й, стр. 342.

и возвышенны они ни были. Для насъ Достоевскійпсихологическая загадка. Найти ключъ къ ней можно только однимъ способомъ — держась возможно строго истины и дъйствительности. И если онъ самъ открыто засвидътельствовалъ фактъ «перерожденія своихъ убъжденій», то попытки пройти молчаніемъ это важнвищее событие его жизни изъ боязни, что оно обяжетъ насъ къ какимъ-либо неожиданнымъ и непривычнымъ выводамъ, заслуживаютъ самаго суроваго порицанія. Здъсь «боязнь» неумъстна. Или, иначе говоря, нужно найти въ себъ силы побъдить ее. Новая, впервые открывающаяся истина всегда отвратительна и безобразна, какъ новорожденный ребенокъ. Но въ такомъ случав нужно отвернуться отъ всей жизни, отъ всей дъятельности Достоевскаго, ибо его жизнь есть невольное и непрерывное исканіе того «безобразнаго», о которомъ здісь идетъ рвчь. Ввдь не даромъ же человвкъ провелъ десятки лътъ въ подпольъ и каторгъ, въдь не даромъ же съ ранней юности онъ не видитъ свъта Божьяго и знается лишь съ Дъвушкиными, Голядкиными, Наташами, Раскольниковыми, Карамазовыми. Видно, нътъ иного пути къ истинъ, какъ черезъ каторгу, подземелье, подполье... Но развъ всъ пути къ истинъ — подземны? И всякая глубина-подполье? Но о чемъ же иномъ, если не объ этомъ, говорятъ намъ сочиненія Достоевскаго?

# IV.

По выходъ изъ каторги Достоевскій тотчасъ же съ жаромъ принялся за писаніе. Первымъ значительнымъ плодомъ его новаго творчества былъ разсказъ «Село Степанчиково и его обитатели». Въ этомъ произведеніи

самый зоркій глазъ не отыщетъ и намековъ на то, что его авторъ-каторжникъ. Наоборотъ, въ разсказчикъ вы чувствуете благодушнаго, добраго и остроумнаго человъка. До того благодушнаго, что допускаетъ самую счастливую развязку запутанныхъ обстоятельствъ. Дядюшка, вдоволь, конечно, намучившись и натерпъвшись отъ Оомы Опискина и матушки-генеральши, въ ръшительную минуту проявляетъ безпримърную энергію и, кстати сказать, еще болве безпримврную физическую силу. Өома Опискинъ отъ одного удара дядюшки летитъ черезъ закрытую дверь на крыльцо, а съ крыльца на дворъ, и такъ долго терзавшій всѣхъ «тираннъ» оказывается сразу низверженнымъ. Но и этого мало Достоевскому. Ему не хочется даже и тирана слишкомъ больно наказывать. Өома вскорт возвращается въ гостепріимное Степанчиково, но уже, конечно, не безобразничаетъ, какъ прежде, хотя немножко пилить окружающихъ ему все же дозволяется, чтобъ не слишкомъ ему было обидно. Всв необычайно довольны и дядюшка женится на Настенькъ. Такого благодушія Достоевскій не проявляль ни разу, ни въ одномъ изъ своихъ произведеній—ни до, ни послѣ каторги. Его героевъ постигаетъ какая хотите участь; они сами рвжутъ людей или ихъ ръжутъ, они сходятъ съ ума, вышаются, забольвають былой горячкой, умирають вы чахоткъ, идутъ въ каторгу-но того, что произошло въ сель Степанчиковь, гдь и глава такая есть въ конць: «Өома Өомичъ создаетъ всеобщее счастье», нигдъ больше въ его романахъ не повторялось. А заключеніе — такъ просто пастушеская идиллія... Невольно съ удивленіемъ спрашиваешь себя: неужто такъ безслѣдно прошла для человъка каторга? Неужто есть такіе неисправимые идеалисты, которые, что съ ними ни дѣлай, продолжаютъ носиться со своими идеалами и всякій адъ умѣютъ обращать въ рай? Чего только ни насмотрѣлся Достоевскій въ каторгѣ! А въ сочиненіи своемъ до того наивенъ, что, точь въ точь какой-нибудь 20-лѣтній юноша, устраиваетъ еще побѣду добра надъ зломъ... Доколѣ еще бить человѣка?

Какъ это ни странно, но по выходъ изъ каторги Достоевскій испытываль, лишь одно чувство и одно желаніе. Чувство свободы и желаніе забыть всв вынесенные ужасы. Что за дело до того, что тамъ, где онъ былъ, теперь есть кто либо другой? Съ него снята тягость и онъ торжествуетъ, радуется и снова бросается въ объятія той жизни, которая когда-то такъ сурово оттолкнула его отъ себя. Вы видите, что не одно и то же «вымыселъ» и «дъйствительность». Надъ вымысломъ можно обливаться слезами и изъ Макара Дъвушкина дълать предметъ поэзіи; но изъ каторги надо бъжать. Съ грустными образами фантазіи можно проводить цёлыя ночи напролетъ въ томъ блаженномъ состояніи, которое называется художественнымъ вдохновеніемъ. Здѣсь чѣмъ глубже изображена обида, чѣмъ безысходнъе описано горе, чъмъ безотраднъе прошедшее и чвмъ безнадежнее будущее - твмъ больше чести и дѣла писателю. Вѣдь высшая похвала художнику въ словахъ: «онъ схватилъ и передалъ истинно трагическій моментъ». Но передаватели трагическихъ моментовъ боятся дъйствительной трагедіи, трагедіи въ жизни, не меньше, чъмъ всъ прочіе люди...

Я это говорю не кътому, чтобъ обвинять Достоевскаго. И вообще я былъ бы очень благодаренъ читателю, если бы онъ разъ навсегда запомнилъ, что мои цѣли

лежатъ внѣ области обвиненій и оправданій. Это избавило бы меня отъ излишнихъ, всегда досадныхъ оговорокъ. Здъсь ръчь идетъ хотя и по поводу Достоевскаго, но не о немъ, по крайней мъръ не только о немъ. Для меня важно установить лишь слъдующее несомнънное положение. Достоевский, какъ и всякий человъкъ, не хотълъ себъ трагедіи и избъгалъ ее всячески; если же не избъгъ, то противъ своей воли, въ силу внъшнихъ, отъ него независящихъ обстоятельствъ. Онъ все сдълалъ, чтобъ забыть каторгу—но каторга не забыла его. Онъ всей душой хотълъ примириться съ жизнью, но жизнь не захотела мириться съ нимъ. Это видно не только изъ повъсти, о которой шла рѣчь выше, - это сказывается во всемъ, что онъ писалъ въ первые годы по выходъ изъ каторги. Изъ своего новаго опыта онъ вынесъ лишь сознаніе, что есть на землъ великіе ужасы и глубочайшія трагедіи и-для писателя это немного - что отъ этихъ ужасовъ нужно спасаться всякому, кто можетъ. Точь въ точь, какъ на идущемъ ко дну кораблѣ: sauve qui peut. Bo время уединенныхъ размышленій, о которыхъ онъ такъ краснорвчиво разсказываетъ въ «Запискахъ изъ мертваго дома», что окрыляетъ его, что даетъ ему въру, бодрость, силы? Сознаніе, что ему не суждено раздьлить участь товарищей-арестантовъ, что его ждетъ новая жизнь. Онъ принимаетъ то, что съ нимъ происходитъ, онъ покоряется судьбъ, ибо ждетъ иного. Вотъ его собственныя слова: ... «какими надеждами забилось тогда мое сердце. Я думалъ, я ръшилъ, я клялся себъ, что уже не будетъ въ моей будущей жизни ни тѣхъ ошибокъ, ни тъхъ паденій, которыя были прежде. Я начерталъ себъ программу всего будущаго и положилъ

твердо слѣдовать ей. Во мнѣ возродилась слѣпая вѣра, что я все это исполню и могу исполнить... Я ждаль, я звалъ поскорѣй свободу, я хотѣлъ себя испробовать вновь, на новой борьбѣ. Порой захватывало меня судорожное нетерпѣніе» 1).

Такъ отозвался Достоевскій на свою каторгу. Онъ хотвлъ и могъ видъть въ ней только временное испытаніе и ціниль его лишь постольку, поскольку оно было связано съ новой, великой надеждой. Въ этомъ освъщении новой надежды онъ видитъ и всю каторжную жизнь. Оно-то и придаетъ «Запискамъ изъ мертваго дома» тотъ мягкій колорить, благодаря которому онъ находятся на особомъ счету у критики и пользуются расположеніемъ даже тѣхъ читателей, которые въ позднъйшихъ сочиненіяхъ Достоевскаго усматриваютъ лишь проявление неумъренной, ненужной жестокости. Въ «Запискахъ изъ мертваго дома» жестокости вложено въ мъру, ровно столько, сколько нужнонужно, разумъется, читателямъ. Есть, конечно, и здъсь ужасныя, потрясающія описанія и безудержа арестановъ, и безсердечія острожнаго начальства. Но всѣ они имѣютъ «нравственный смыслъ». Съ одной стороны людямъ напоминается, что арестантъ-«тоже человъкъ и называется братъ твой». Для этой цъли на ряду съ разсказами о звърствъ каторжныхъ имъются захватывающія картины, въ которыхъ рисуются добрыя чувства обитателей мертваго дома. Рождественскій театръ, покупка гнъдка, острожныя животныякозелъ и молодой орелъ, - всъ эти идиллические моменты, съ такимъ искусствомъ и искренностью вос-

<sup>1)</sup> Зап. изъ мертваго дома, 289.

произведенные Достоевскимъ, дали ему заслуженную славу большого художника и человъка великаго сердца. Если въ каторгъ не зачерствъла его душа, если онъ среди невыносимыхъ физическихъ и нравственныхъ мукъ могъ сохранить въ себъ такую отзывчивость ко всему человъческому-значитъ таились въ немъ великія силы! И еще отсюда ділался философскій выводъ, что глубокаго, истиннаго убъжденія не можетъ побъдить никакая каторга... За всёми этими восторгами и заключеніями забывался и последній человекь, оставшійся доживать свои дни въ «мертвомъ домѣ» или гдѣнибудь въ иномъ острогъ, въ кандалахъ, на цъпи, подъ въчнымъ присмотромъ солдатъ, тотъ безсрочнокаторжный, котораго самъ же Достоевскій сравнивалъ (талантливое сравненіе, неправда ли?) съ заживо погребеннымъ; забывали, вмъстъ съ тъмъ, и справиться о томъ, что именно предохранило отъ ржавчины сердце Достоевскаго? Точно оно было изъ чистаго золота или тутъ замъщалась иная причина? Вопросъ любопытный конечно. Никогда не мъшаетъ провърить легенду о золотыхъ сердцахъ, хотя бы затвмъ, чтобъ имъть лишнее доказательство ея истинности.

Уже приведенная выше выписка возбуждаеть нѣкоторое недоумѣніе въ читателѣ: слишкомъ многаго
ждетъ для себя золотое сердце! Но ожиданіе новой
жизни всегда сопровождало и утѣшало въ каторгѣ Достоевскаго. Въ «Запискахъ изъ мертваго дома» о «новой жизни» вспоминается каждый разъ, какъ только
лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, почемулибо особенно сильно чувствуетъ свое тяжелое положеніе. Такъ, напримѣръ, въ ночь послѣ перваго представленія въ театрѣ Горянчиковъ случайно просы-

пается. «Въ испугъ, разсказываетъ онъ, я приподнимаю голову и оглядываю спящихъ товарищей при дрожащемъ свътъ шестериковой казенной свъчи. Я смотрю на ихъ блъдныя лица, на ихъ бъдныя постели, на всю эту непроходимую голь и нищету-и точно мнъ хочется увъриться, что все это не продолжение безобразнаго сна, а дъйствительная правда» 1). И какъ справляется Достоевскій съ этимъ ужаснымъ видініемъ? Въдь отличный случай облиться слезами: никакой вымыселъ не сравнится съ тѣмъ, что онъ увидѣлъ. Но въ каторгъ-не плачутъ. Объ этомъ мы еще узнаемъ подробнъе отъ Достоевскаго же. А пока вотъ его непосредственный отвътъ: «не навсегда же я здъсь, а только на нъсколько лътъ, думаю я, и склоняю опять голову на подушку». Слышите? Только такой отвътъ годится на такъ заданный вопросъ: надъюсь, вы замътили вопросъ. Ссылка на театръ, козла, гнъдка здѣсь не принимается. Не вспоминаются и гуманныя разсужденія, встрівчающіяся въ другихъ мізстахъ «записокъ». Примириться можно на одномъ-что каторга не навсегда, а на время. Достоевскій ни на минуту не забывалъ этого, пока былъ арестантомъ. «Я еще хотыль жить и послы острога» 2), говорить онъ.

V.

• Правильному пониманію «Записокъ изъ мертваго дома» много мѣшало предисловіе. Какая была въ немъ нужда? Зачѣмъ было Достоевскому разсказывать вы-

<sup>1)</sup> T. 3, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib., 232.

мышленную исторію, будто записки принадлежатъ дворянину Александру Петровичу Горянчикову, сосланному въ каторгу за убійство жены? Для цензуры? Но въдь въ «Запискахъ» нисколько не скрывается, что Горянчиковъ попалъ въ каторгу по политическому дѣлу. Такъ, когда ему вздумалось присоединиться къ претензіи арестантовъ, другіе политическіе ссыльные напоминаютъ ему, что онъ своимъ участіемъ можетъ лишь все дело испортить: «вспомните, говорять они ему, за что мы сюда пришли.» И еще по инымъ поводамъ дълаются весьма прозрачные намеки на то, что авторъ записокъ не уголовный, а политическій преступникъ. Словомъ, цензуру предисловіе обмануть не могло. Если оно обмануло кого, то читателя, представивъ ему въ ложномъ свътъ самого Горянчикова, ведущаго разсказъ. По предисловію судя, мы имъемъ дъло съ человъкомъ, безвозвратно погибшимъ дляжизни. Онъ ни съ къмъ не разговариваетъ, ничего даже не читаетъ и доживаетъ въ глуши Сибири послъдніе дни, выходя изъ своей каморки лишь за темъ, чтобы добыть уроками жалкіе гроши. И умираетъ онъ одиноко, всьми забытый и всьхъ забывшій. Конечно, бываютъ такіе заживо погребенные люди и на воль, не только въ тюрьмахъ. Но такіе люди не пишутъ своихъ воспоминаній — а если и пишутъ, то уже навърное не въ тонъ «Записокъ изъ мертваго дома.» Гдъ взяли бы они глаза, чтобы видъть арестантскія забавы и развлеченія? Гдѣ взяли бы они жизненности, чтобъ умиляться надъ разнаго рода «добромъ», отысканнымъ въ каторгъ Достоевскимъ? Горянчиковъ могъ бы описать (если бы сталъ описывать: повторяю, такіе люди ръдко пишутъ) безпросвътный въчный адъ. У него

ньтъ надежды -- развъ это не значитъ, что надежда погибла для всего міра? Это я не какъ принципъ хочу ввести, —читателю еще нечего протестовать — я пока только «психологически» говорю. Самъ Достоевскій въ пору составленія записокъ и во все время своего пребыванія въ каторгъ былъ прямой противоположностью Горянчикова. Онъ былъ прежде всего челов вкомъ надежды — и великой надежды, и потому его способъ пониманія міра, его философія была тоже философіей надежды. Это и предохранило его сердце отъ ржавчины, это и было причиной, почему онъ вынесъ изъ каторги нетронутой всю ту «гуманность», которую онъ туда принесъ съ собой. Если бы на его душъ лежало въчное проклятіе, какъ на душъ Горянчикова, помогла ли бы ему гуманность? Поддержали ли бы его духъ «убъжденія», какъ онъ самъ разсказываетъ или, наоборотъ, «убъжденія» сами нуждались, несмотря на всю возвышенность, въ поддержкъ? Этотъ вопросъ именно здѣсь умѣстенъ. Горянчиковъ бы не написалъ «Записокъ изъ мертваго дома»—а Достоевскій написалъ. Если же въ этомъ романъ слышится отъ времени до времени ръзкій диссонансъ, если порой вы встръчаете отдъльныя сцены и замъчанія, неожиданно нарушающія общую гармонію «гуманнаго» настроенія, то это нужно отнести на счетъ измѣнчивости и непостоянства надежды. Въдь она самое капризное существо: она приходитъ и уходитъ, какъ ей вздумается. Навърное, во время пребыванія Достоевскаго въ каторгъ не разъ покидала она его-и надолго. И вотъ въ эти-то минуты, когда онъ чувствовалъ себя дъйствительно навъки, навсегда сравненнымъ съ послъднимъ человъкомъ, въ немъ зарождались тъ новые и

страшные душевные элементы, которымъ суждено было впослѣдствіи развиться совсѣмъ въ иную философію въ настоящую философію каторги, безнадежности, въ философію подпольнаго человѣка. Со всѣмъ этимъ намъ еще не разъ придется имѣть дѣло. Но пока это еще скрыто; пока «гуманность» держится непоколебимо, пока Достоевскій хочетъ лишь одного: вернуться къ прежней жизни, дѣлать прежнее дѣло, только лучше, чище, безъ отступленій, слабости, уступокъ. Пока о «перерожденіи» убѣжденій еще не можетъ быть рѣчи. Естественный порядокъ вещей еще не возвышаетъ своего голоса, и гуманность торжествуетъ.

Въ этомъ отношении очень важны и интересны публицистическія статьи Достоевскаго, относящіяся къ описываемому періоду. Ихъ немного. Онъ печатались въ журналъ «Время» за 1861 годъ. Несмотря на то, что онъ большей частью носятъ полемическій характеръ, спокойствіе тона, уважительное отношеніе къ противнику, на ряду съ чувствомъ собственнаго достоинства и соотвътствующей ему энергіей языка и мысли, поистинъ неслыханныя. Не то что неслыханныя для Достоевскаго, полемика котораго (напр., его возраженія проф. Градовскому) иногда бывала просто неприличной, но неслыханныя во всей литературь. Обыкновенно, какъ начинается полемика, такъ тотчасъ же забывается даже самый предметъ спора. Противники лишь стараются перещеголять другъ друга остроуміемъ, находчивостью, діалектикой, ученостью. Въ статьяхъ же Достоевскаго нътъ ничего подобнаго. Онъ не хочетъ меча-онъ хочетъ мира. Мира—и съ Добролюбовымъ, въ которомъ онъ, несмотря на крайности его воззрѣній, цѣнитъ талантливаго писателя, мира и съ славянофилами, кото-

рыхъ онъ укоряетъ за ихъ фанатическое пренебреженіе къ заслугамъ всей неславянофильской литературы. Въ этомъ знаменательно и то, что Достоевскій ищетъ примиренія, — тотъ Достоевскій, который, посль Пушкинской ръчи, такъ горячо звавшей къ объединенію всъ партіи, не выдержалъ и перваго возраженія и сразу же сбросилъ маску «натасканнаго» на себя всечеловъчества; но вмъстъ съ тъмъ не слъдуетъ забывать-особенно тъмъ, кто цънитъ въ немъ пророческій даръ-его возраженія славянофиламъ, по поводу начавшейся тогда издаваться газеты «День». Впрочемъ, пожалуй, наоборотъ: скоръй слъдуетъ имъ совсъмъ позабыть полемику съ «Днемъ» ибо она ръшительно компрометируетъ пророческія способности Достоевскаго. Ну, что это за пророкъ, если онъ не могъ предугадать собственное будущее — и очень недалекое? Если въ 1861 году онъ такъ серьезно и искренно упрекалъ славянофиловъ за то, что они не умѣютъ оцѣнить заслуги западниковъ и такъ горячо защищалъ западниковъ, въ которыхъ впоследствіи будетъ самъ видьть только хихикающихъ либераловъ? Человьку, даже примъчательному, даже геніальному дозволительно ошибаться; но въдь пророкъ потому только и пророкъ, что онъ всегда безошибочно знаетъ будущее. Статья, о которой здёсь идетъ рёчь, мало извъстна. Потому будетъ не лишнимъ привести двъ-три выдержки изъ нея. Онъ окончательно убъдятъ читателя, что Достоевскій въ каторгъ не забылъ своей въры. Вотъ первая (я беру почти безъ выбора-вся статья написана въ такомъ духѣ): «скажемъ прямо: предводители славянофиловъ извъстны, какъ честные люди. А если такъ, то какъ можно сказать о всей литературь (т.-е. собственно западнической литературь), что она «равнодушна къ скорбямъ народнымъ». Какъ смъть сказать: «о порицаніи нашей народности не въ силу негодующей пылкой любви (подчеркнуто у Достоевскаго), но въ силу внутренняго нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святынъ чести и долга»? Что за фанатизмъ вражды! Кто могъ сказать это, кромъ человъка въ послъдней степени фанатическаго изступленія!... Да тутъ пахнетъ кострами и пытками» 1). Подчеркнутая фраза взята Достоевскимъ изъ статьи «Дня». Она приводить его въ негодованіе, онъ ее забыть не можетъ и дальше, снова выписывая ее, восклицаетъ: «какъ поднялась у васъ рука написать ee!» Впослъдствіи у Достоевскаго поднималась рука и не такія фразы писать. Кто, говоря о западникахъ и объ ихъ борьбъ съ дореформенными порядками, сомнъвался въ томъ, чтобы у нихъ подъ видимымъ смъхомъ были невидимыя слезы?! А развъ славянофилы подъ «внутреннимъ нечестіемъ» понимали что-либо иное? Но пока Достоевскій еще не подозрѣваетъ, до чего ему придется договориться впоследствіи. Пока онъ «убежденно «держитъ сторону западниковъ: «Будто бы въ западникахъ не было того же чутья русскаго духа и народности (подчеркнуто мной), какъ и въ славянофилахъ? Было, но западники не хотъли по факирски заткнуть глазъ и ушей предъ некоторыми непонятными для нихъ явленіями; они не хотѣли оставить ихъ безъ разрѣшенія и во что бы то ни стало отнестись къ нимъ враждебно, какъ дълали славянофилы; не закрывали глазъ для свъта и хотъли дойти до правды умомъ,

<sup>1)</sup> Т. 9-й, стр. 154.

анализомъ, понятіемъ... Западничество обратилось къ реализму, тогда какъ славянофильство до сихъ поръ стоитъ на смутномъ и неопредъленномъ идеалъ своемъ»... И еще, «западничество шло путемъ безпощаднаго анализа и за нимъ шло все, что только могло идти въ нашемъ обществъ. Реалисты не боятся результатовъ своего анализа. Пусть ложь въ этой массъ, пусть въ ней сбродъ всвхъ лжей, которыя вы съ такимъ наслажденіемъ перечитываете. Мы не боимся этого злораднаго исчисленія нашихъ бользней. Пусть это лжи, но движетъ насъ правда. Мы въ это въруемъ»... 1). И т. д —вся статья написана въ такомъ родь. По содержанію она не представляетъ собой ничего примъчательнаго. Такими статьями были полны журналы шестидесятыхъ годовъ. Здъсь важно лишь то обстоятельство, что Достоевскій въ это время еще, повидимому, не подозрѣвалъ, какъ далеко придется ему уйти отъ всѣхъ этихъ идей, несмотря на то, что ему уже было сорокъ лътъ, что онъ многое уже пережилъ-и ссору съ Бълинскимъ, и каторгу, и солдатчину. Онъ не смветъ и думать, что ввра скоро оставитъ его. Онъ страстно прославляетъ реализмъ, анализъ, западничество. А межъ тъмъ-онъ уже наканунъ великаго душевнаго переворота. Это последнюю дань несеть онъ гуманности. Еще немного времени-и старый идеалъ рухнетъ, подкошенный невидимымъ врагомъ. Начнется эпоха подполья...

### VI.

И когда же она начинается? Фактъ примъчательный: какъ разъ тогда, когда, повидимому, стали сбы-

<sup>1)</sup> Ib., crp. 157.

ваться завътнъйшія надежды покольнія пятидесятыхъ годовъ. Кръпостное право пало. Цълый рядъ предполагаемыхъ и выполняющихся реформъ сулитъ осуществить въ жизни ту мечту, которой отдался Бълинскій, надъ которой плакала Наташа («Униженные и оскорбленные»), когда Иванъ Петровичъ читалъ ей свою первую повъсть. До сихъ поръ только въ книгахъ говорили о «послѣднемъ человѣкѣ» — теперь права его признали всенародно. До сихъ поръ «гуманность» была только отвлеченностью — теперь ее призвали хозяйничать въ жизни. Самые крайніе идеалисты въ началь 60-хъ годовъ должны были признать, что дъйствительность, обыкновенно столь медленная и неподвижная, на этотъ разъ не слишкомъ отстаетъ отъ ихъ мечтаній. Въ литератур'в было великое празднество. Одинъ лишь Достоевскій не раздѣляетъ общаго ликованія. Онъ стоитъ въ сторонъ, точно ничего необычайнаго не произошло. Болъе того, онъ прячется въ подполье: надежды Россіи—не его надежды. Ему нътъ до нихъ дѣла...

Какъ объяснить такое равнодушіе величайшаго русскаго писателя къ тѣмъ событіямъ, которыя въ нашей литературѣ считались полагающими начало новой эры русской исторіи? Ходячее объясненіе просто: Достоевскій былъ большимъ художникомъ, но плохимъ мыслителемъ. Извѣстна цѣна ходячимъ объясненіямъ. Этостоитъ не больше другихъ, но, какъ и всякое общее мѣсто, оно заслуживаетъ вниманія. Не даромъ явилось оно на свѣтъ Божій. Оно нужно было людямъ, но не затѣмъ, чтобы открыть путь истинѣ, а, наоборотъ, чтобы закрыть ей всѣ пути, чтобъ задушить ее, не дать ей ходу. Дивиться тутъ, впрочемъ, нечему, если вспомнить,

о какой «истинъ» здъсь идетъ ръчь! И какъ было не душить ея, когда она самого Достоевскаго приводила въ ужасъ?! Я приведу здъсь лишь одинъ небольшой отрывокъ изъ записокъ подпольнаго человѣка. Вотъ что онъ говоритъ пришедшей къ нему за «нравственной поддержкой» женщинъ изъ публичнаго дома: «...на дълъ мнъ надо знаешь чего? Чтобъ вы провалились, вотъ чего. Мнъ надо спокойствія. Да я за то, чтобъ меня не безпокоили, весь свъть сейчасъ за копъйку продамъ. Свъту ли провалиться иль мнъ чаю не пить? Я скажу, что свъту провалиться, а чтобъ мнъ чай всегда пить» 1). Кто это говоритъ такъ? Кому пришло въ голову вложить въ уста своего героя слова такого чудовищнаго цинизма? Тому самому Достоевскому, который еще недавно съ такимъ горячимъ и искреннимъ чувствомъ произносилъ уже нѣсколько разъ цитированныя мною слова о последнемъ человеке. Вы понимаете теперь, какой неслыханной силы ударъ былъ нуженъ для того, чтобъ перебросить его въ такую отдаленную крайность?! Вы понимаете теперь, какая истина должна была ему открыться? О, тысячу разъ были правы наши публицисты, когда подыскивали взамънъ такой истины общее мъсто!

«Записки изъ подполья», это—раздирающій душу вопль ужаса, вырвавшійся у человѣка, внезапно убѣдившагося, что онъ всю свою жизнь лгалъ, притворялся, когда увѣрялъ себя и другихъ, что высшая цѣль существованія, это — служеніе послѣднему человѣку. До сихъ поръ онъ считалъ себя отмѣченнымъ судьбой, предназначеннымъ для великаго дѣла. Теперь же онъ внезапно почувствовалъ, что онъ ничуть не лучше, чѣмъ

<sup>1)</sup> Записки изъ подполья, 171.

другіе люди, что ему такъ же мало дѣла до всякихъ идей, какъ и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть тысячу разъ торжествуютъ: пусть освобождаютъ крестьянъ, пусть заводятъ правые и милостивые суды, пусть уничтожаютъ рекрутчину - у него на душъ отъ этого не становится ни легче, ни весслъе. Онъ принужденъ сказать себъ, что если бы взамънъ всъхъ этихъ великихъ и счастливыхъ событій на Россію обрушилось несчастіе, онъ чувствовалъ бы себя не хуже, -можетъ быть даже лучше... Что дълать, скажите, что дълать человъку, который открылъ въ себъ самомъ такую безобразную и отвратительную мысль? Особенно писателю, привыкшему думать, что онъ обязанъ дълиться съ читателями всвмъ, что происходитъ въ его душь? Разсказать правду? Выйти на площадь и открыто, всенародно признаться, что вся прежняя жизнь, всв прежнія слова были ложью, притворствомъ, лицемъріемъ, что въ то время, когда онъ плакалъ надъ Макаромъ Дъвушкинымъ, онъ нимало не думалъ объ этомъ несчастномъ и только рисовалъ картины на утвшение себв и публикъ? И это въ сорокъ лътъ, когда начинать новую жизнь невозможно, когда разрывать съ прошлымъ значить заживо похоронить себя... Достоевскій пытается продолжать говорить по старому; почти одновременно съ «Записками изъ подполья» онъ пишетъ своихъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», въ которыхъ усиленно натаскиваетъ на себя идею самоотреченія, несмотря на то, что валится подъ ея тяжестью. Но гдв взять силъ для такого систематическаго обмана и самообмана? Онъ уже съ трудомъ выдерживаетъ тонъ въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ». И тамъ есть страницы, въ которыхъ прорывается зловъщій свътъ новаго откровенія.

Ихъ, правда, немного. Подпольный человъкъ тамъ виденъ только въ разговорѣ князя (ночью въ ресторанѣ) съ Иваномъ Петровичемъ, -- но этого достаточно, чтобы понять, какая гроза собирается въ душѣ Достоевскаго Князь все время нахальныйшимъ образомъ смыется надъ «идеалами» и «Шиллеромъ», а бъдный Иванъ Петровичъ сидитъ, точно въ воду опущенный, и не умъетъ не только защититься, но даже держать себя хоть съ нъкоторымъ достоинствомъ. Позволить, хотя бы въ романъ, кому-либо такъ ъдко насмъхаться надъ своей святыней - значитъ сдълать первый шагъ къ ея отрицанію. Правда, Достоевскій только одинь разъ даль торжествовать князю — и то на минутку. Затъмъ, на дальнъйшихъ страницахъ всъ дъйствующія лица словно щеголяютъ другъ предъ другомъ своимъ благородствомъ и самоотверженностью. Но одна ложка дегтю портитъ цълую бочку меда. Тъмъ болье, что и медъ-то не настоящій, а искусственный, поддільный. Паоосъ Достоевскаго изсякъ. Добро, служение идев не вдохновляютъ его больше.,

«Записки изъ подполья» есть публичное—хотя и не открытое — отречение отъ своего прошлаго. «Не могу, не могу больше притворяться, не могу жить въ этой лжи идей, а другой правды нѣтъ у меня; будь, что будетъ» — вотъ что говорятъ эти записки, сколько бы Достоевскій ни открещивался отъ нихъ въ примѣчаніи. Ни разу, ни у одного русскаго писателя его «слово» не звучало такой безнадежностью, такимъ отчаяніемъ. Этимъ-то и объясняется то неслыханное дерзновеніе (графъ Толстой сказалъ бы «наглость» — вѣдь говорилъ онъ такъ о Нитше), съ которымъ Достоевскій позволяетъ себѣ оплевывать самыя дорогія и святыя чело-

въческія чувства. Я замътиль уже, что въ «Запискахъ изъ подполья» Достоевскій разсказываетъ свою собственную исторію. Эти слова, однако, не слъдуетъ истолковывать въ томъ смыслѣ, что ему самому пришлось на самомъ дълъ такъ безобразно обойтись со своей случайной подругой; нътъ, исторія съ Лизой, конечно, выдумана. Но въ томъ-то и весь ужасъ записокъ, что Достоевскому понадобилось хоть мысленно, хоть въ фантазіи продълать такое безобразіе. Не Лизу онъ здъсь выгналъ отъ себя. Я увъренъ, что въ его душъ нашлось бы всегда достаточно непосредственнаго чувства состраданія для того, чтобъ воздержаться отъ слишкомъ ръзкаго проявленія вспышекъ гнъва и раздраженія. Ему нуженъ былъ образъ Лизы лишь затъмъ, чтобы оплевать и втоптать въ грязь «идею», ту самую идею, которой онъ служилъ въ течение всей своей жизни. Эпиграфомъ къ той главъ, въ которой разсказывается эта ужасная исторія, взято начало извѣстнаго некрасовскаго стихотворенія: «Когда изъ мрака заблужденья». Вотъ надъ этимъ-то стихотвореніемъ и надъ святыней тьхъ людей, отъ которыхъ онъ когда-то «страстно принялъ» новое ученіе, такъ безумно и кощунственно ругается теперь Достоевскій. Но это былъ единственный выходъ для него. Онъ не могъ больше молчать. Въ его душъ проснулось нъчто стихійное, безобразное и страшное-но такое, съ чемъ совладать было ему не по силамъ. Онъ все сдълалъ, какъ мы видъли, чтобъ сохранить свою старую въру. Онъ продолжалъ молиться своему прежнему богу даже и тогда, когда въ его душъ не было почти никакой надежды, что молитва будетъ услышана. Ему все казалось, что сомнънія пройдуть, что это только искушение. Въ послъдния минуты онъ-

уже однъми губами-продолжалъ шептать свое заклинаніе: «познается, что посл'ядній челов'якъ есть тоже человъкъ и называется братъ твой». Но слова этой молитвы не только не утвшали его — они были твмъ ядомъ, который отравилъ Достоевскаго, хотя въ нихъ видъли, продолжаютъ до сихъ поръ видъть безопасныя и даже укрѣпляющія душу слова... Благо тому, кто въ этой фразъ чувствуетъ только поэзію братства! Но каково справиться съ ней, когда на первый планъ выступаетъ ничтожество и безсмыслица существованія послідняго человъка? Какъ вынести ее, если весь ужасъ такого послъдняго существованія узнаешь по собственному опыту? Когда поэзія братства будеть уже предназначаться для новыхъ, входящихъ въ жизнь людей, а тебъ лично придется взять на себя роль Макара Девушкина, объекта умиленія возвышенныхъ душъ? Что тогда дастъ великая идея гуманности? Надежду на будущее, очень, конечно, отдаленное, мечты объ иномъ, счастливомъ устроеній челов'в чества?.. А пока в'в чная, постылая и лицемърная роль жреца всего «прекраснаго и высокаго»... Прекрасное и высокое въ кавычкахъ-не моя выдумка. Это я нашелъ въ «Запискахъ изъ подполья». Тамъ всѣ «идеалы» въ такомъ видѣ представлены. Тамъ и Шиллеръ, тамъ и гуманность, и поэзія Некрасова, и хрустальное зданіе, словомъ все, что когда-то наполняло умиленіемъ и восторгомъ душу Достоевскаго, - все осыпается цѣлымъ градомъ ядовитѣйшихъ и собственньйшихъ сарказмовъ. Идеалы и умиленіе по поводу ихъ вызываютъ въ немъ чувство отвращенія и ужаса. Не то, чтобъ онъ оспаривалъ возможность осуществленія идеаловъ. Объ этомъ онъ и не думаетъ, не хочетъ думать. Если когда-нибудь и суждено сбыться великодушнымъ мечтамъ его юности—тѣмъ хуже. Если когданибудь осуществится идеалъ человѣческаго счастья на землѣ, то Достоевскій заранѣе предаетъ его проклятью. Скажу прямо: до Достоевскаго никто не осмѣливался высказывать такія мысли, хотя бы и съ соотвѣтствующими примѣчаніями. Нужно было великое отчаяніе для того, чтобы такія мысли возникли въ человѣческой головѣ, нужна была сверхчеловѣческая дерзость, чтобъ явиться съ ними предъ людьми.

Вотъ, почему Достоевскій никогда не признавалъ ихъ своими и постоянно имълъ въ запасъ показные идеалы, которые онъ твмъ истеричнве выкрикивалъ, чьмъ глубже они расходились съ сущностью его завѣтныхъ желаній и, если хотите, съ желаніями всего его существа. Его позднъйшія произведенія всъ до одного почти проникнуты этой двойственностью. Спрашивается — чего намъ искать въ нихъ, что цвнить? Рвавшіеся ли наружу, вопреки «сов'єсти и разуму», говоря излюбленными толстовскими словами, запросы его души или изготовляемые по болѣе или менѣе обычному шаблону рецепты высокой жизни? На какой сторонъ истина? До сихъ поръ «совъсть и разумъ» считались послъдними судьями. Все, что есть у насъ по части идеаловъ и надеждъ, создавалось ими одними. Но теперь, когда обнаруживается судья надъ этими судьями, что намъ дълать? Внять ли его голосу, или, оставаясь върными традиціямъ, вновь привести его къ молчанію? Я говорю «вновь», ибо не разъ уже люди слышали этотъ голосъ, но всегда, объятые ужасомъ, заглушали его торжественными кликами въ честь старыхъ судей. И самъ Достоевскій такъ ділалъ, хотя въ этомъ смыслѣ его сочиненія напоминаютъ рѣчи тъхъ проповъдниковъ, которые, подъ предлогомъ борьбы съ безиравственностью, рисуютъ завлекательныя) картины соблазна... Что бы ни говорили люди традиціи, сомнѣнія уже быть не можетъ. Нужно выслушать человъка такимъ, каковъ онъ есть. Отпустимъ ему заранъе всв его грвхи-пусть лишь говоритъ правду. Можетъ быть — кто знаетъ? — можетъ быть, въ этой правдъ, столь отвратительной на первый взглядъ, есть нъчто много лучшее, чъмъ прелесть самой пышной лжи? Можетъ быть всю силу скорби и отчаянія должно направить совсёмъ не на то, чтобъ изготовлять людямъ годные для ихъ обыденной жизни ученія и идеалы, какъ дълали до сихъ поръ учителя человъчества, всегда ревниво скрывавшіе отъ постороннихъ глазъ свои собственныя сомнѣнія и несчастія? Можетъ быть нужно бросить и гордость, и красоту умиранія, и всѣ внѣшнія украшенія и опять попытаться увидіть такъ оклеветанную истину? Что, если старое предположеніе, что дерево познанія не есть дерево жизни—ложно? Стоитъ провърить этотъ предразсудокъ, на ряду съ обусловливающей его теоріей естественнаго развитія! Оскорбленная во всемъ святомъ для нея душа, быть можетъ, найдетъ въ себъ силы для новой борьбы...

#### VII.

Таковъ первый моментъ рожденія убѣжденій: исчезла надежда на новую жизнь, о которой столько мечталось въ каторгѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ погибла вѣра въ ученіе, казавшееся доселѣ незыблемымъ и вѣчно истиннымъ. Сомнѣнія быть не можетъ: не надежда держа-

лась ученіемъ, а наоборотъ, ученіе держалось надеждой. Съ этимъ сознаніемъ кончается для человъка тысячелѣтнее царство «разума и совѣсти»; начинается новая эра — «психологіи», которую у насъ въ Россіи впервые открыль Достоевскій. Между прочимъ, прямой антагонизмъ между «разумомъ и совъстью» съ одной стороны и «психологіей» — съ другой, до сихъ поръ мало кто решается признать открыто. Большинство предполагаетъ возможнымъ сохранить старую іерархію, при которой психологіи приходится занимать подчиненное положение. Ея дъло — лишь доносить о томъ, что происходить въ человъческой душъ, верховныя же законодательныя права попрежнему остаются за совъстью и разумомъ, которымъ дано рѣшать, чему «должно быть» и чему быть не должно. Такое предположение раздъляется даже людьми, наиболье способствовавшими успѣхамъ психологіи. Такъ, напримѣръ, гр. Толстой, своими произведеніями по крайней мірь настолько же, насколько и Достоевскій, въ теченіе десятковъ літь подрывавшій въ насъ довъріе къ законности притязаній всякаго рода безусловностей, до сихъ поръ продолжаетъ превозносить превыше всего «разумъ и совъсть». Онъ обладаетъ особымъ искусствомъ произносить эти слова такимъ тономъ, что всякое сомнъніе въ ихъ святости и неприкосновенности начинаетъ казаться возмутительнымъ кощунствомъ. Въ этомъ отношении Достоевскій никогда не могъ сравниться съ гр. Толстымъ. Однако, ни тому, ни другому не удалось соединить несоединимое. Ихъ безпокойныя попытки возвратиться къ старымъ «хорошимъ словамъ» свидътельствуютъ лишь о томъ, что дѣло разрушенія не только не менѣе, но много болѣе трудно, чѣмъ дѣло созиданія. Только

тотъ ръшается разрушать, кто уже иначе жить не можетъ. И если въ этомъ направлении Достоевскій пошелъ дальше гр. Толстого, то отнюдь не потому, что былъ добросовъстнъй, честнъй или искреннъй. Нътъ — въ такихъ дълахъ мъра ръшимости опредъляется совсъмъ иными законами. Человъкъ всъми силами старается сохранить доставшуюся ему въ наслѣдіе вѣру и отказывается отъ своихъ правъ лишь въ случав полной невозможности удержать ихъ за собой. Достоевскій, какъ видно изъ послѣсловія къ «Подростку», мечталъ о творчествъ въ духъ гр. Толстого. «Еще Пушкинъ, говоритъ онъ, намѣтилъ сюжетъ будущихъ романовъ своихъ въ «преданіяхъ русскаго семейства», и повърьте, что тутъ дъйствительно все, что у насъ было доселъ красиваго. По крайней мъръ тутъ все, что было у насъ хоть сколько-нибудь завершеннаго». И затъмъ далъе, разсуждая о романистъ, который бы взялся за намвченную Пушкинымъ тему, онъ продолжаетъ: «такое произведеніе, при великомъ талантъ, уже принадлежало бы не столько къ русской литературъ, сколько къ русской исторіи... Внукъ тъхъ героевъ, которые были изображены въ картинъ, изображавшей русское семейство средне-высшаго культурнаго круга въ теченіе трехъ покольній сряду и въ связи съ исторіей русской — этотъ потомокъ предковъ своихъ уже не могъ быть изображенъ въ современномъ типъ своемъ иначе, какъ въ нъсколько мизантропическомъ, уединенномъ и несомнънно грустномъ видъ. Даже долженъ явиться какимъ нибудь чудакомъ»... Если вспомнить, что впоследствіи Достоевскій, по поводу «Анны Карениной», называлъ гр. Толстого истоерикомъ средн-высшаго круга, то станетъ вполнъ ясно,

что въ приведенныхъ цитатахъ ръчь идетъ о «Войнъ и миръ» и выведенныхъ въ этомъ романъ типахъ. Красота и законченность толстовских ь образовъ плъняетъ Достоевскаго. И ему бы хотвлось опредвленности, ясности и полноты жизни; но онъ долженъ признаться, что такое «счастье» уже навсегда поглощено исторіей, что современный человъкъ можетъ только вспомнить о быломъ, котораго никогда уже не вернуть. Покорный судьбь, онъ направляется къ своимъ уединеннымъ и мизантропическимъ чудакамъ. Однако, Достоевскій въ этихъ своихъ сужденіяхъ не совсѣмъ правъ. Ему самому, конечно, нечего дълать среди героевъ «Войны и мира». Для него эти люди-исторія и только исторія. Но ихъ творецъ, гр. Толстой, совсѣмъ иначе смотрѣлъ на нихъ и вовсе не желалъ ихъ обращать въ миражъ прошлаго. Наоборотъ, онъ хотълъ въ нихъ видъть вѣчно настоящее, неизмѣнное. Для него Пьеръ Безуховъ, Наташа, Ростовъ, княжна Марья — не давно отжившіе люди, принужденные уступить свое м'всто новому «уединенному и мизантропическому», т.-е. подпольному челов вку-онъ настаиваетъ на томъ, что всв они герои настоящаго дня. Настаиваетъ, правда, иногда преувеличенно, рѣзко, такъ что этимъ уже до нѣкоторой степени выдаетъ себя. «Война и миръ» есть произведеніе человъка, которому нужно не только многое вспомнить и разсказать, но также кой о чемъ забыть и кой-что замолчать. Здёсь нётъ той естественной прочности и устойчивости, которая чувствуется въ «Капитанской дочкв». Гр. Толстой не ограничивается, какъ Пушкинъ, ролью повъствователя, художника. Онъ постоянно провъряетъ искренность и правдивость каждаго почти слова своихъ героевъ. Ему нужно знать, точно ли они върятъ во все, что дълаютъ, точно ли они знаютъ, куда идутъ. Онъ тоже психологъ, какъ и Достоевскій, т.-е. онъ тоже ищетъ корней. А въдь всѣ корни — глубоко подъ землей, значитъ и гр. Толстому знакома глухая, подземная, подпольная работа. Той гомеровской, патріархальной наивности, которую ему приписываютъ, онъ не достигаетъ, хотя и стремится къ ней всѣми силами. Въ этихъ дѣлахъ «свободная воля» измѣняетъ человѣку. Онъ хочетъ вѣры, а занимается провъркой, которая всякую въру убиваетъ. Только своему колоссальному художественному дарованію гр. Толстой обязанъ тъмъ, что читающая публика не почувствовала, сколько искусства, я почти готовъ сказать искусственности, потребовалось великому писателю земли русской, чтобъ создать свои замъчательныя произведенія. И не только творчество, вся жизнь гр. Толстого носитъ на себъ слъды въчной борьбы съ «психологіей», съ подпольемъ. Но о его жизни еще судить преждевременно. Его же писательская дъятельность-одно непрерывное стремление такъ или иначесилой, хитростью, обманомъ-побъдить упорнаго врага, подрывающаго въ самыхъ основахъ возможность счастливаго и свътлаго существованія. И это въ значительной степени удается ему. Онъ платитъ свою дань подполью — правильную, постоянную дань, но всегда съ такимъ видомъ, какъ будто бы то была не дань, а добровольныя приношенія, разръшаемыя «разумомъ и совъстью». У Достоевскаго подпольный человъкъ, отмътивъ ложь своей жизни, приходитъ въ ужасъ и сразу порываетъ со всъмъ своимъ прошлымъ. У гр. Толстого его герои никогда не перестаютъ върить въ «прекрасное и высокое» — даже въ тъ моменты, когда

предъ ними выясняется во всей полнотъ несоотвътствіе дъйствительности съ идеалами: они позволяютъ дъйствительности войти въ свои права, но не перестаютъ ни на минуту чтить идеалы. Такъ, пораженія русскихъ войскъ, сдача Москвы и т. д. ни на кого изъ героевъ «Войны и мира», не принимающихъ непосредственнаго участія въ военныхъ дъйствіяхъ, не производятъ слишкомъ удручающаго впечатлънія. Гр. Толстой неоднократно отм вчаетъ это обстоятельство, такъ что, собственно говоря, должно было бы получиться такое впечатльніе, какъ и отъ обращенныхъ къ Лизь словъ подпольнаго человъка: «я скажу, чтобъ свъту провалиться, а чтобъ мнв всегда чай пить». Но такого виечатльнія не получается. Напримьрь, Николай Ростовь бесъдуетъ съ княжной Марьей и, конечно, въ ихъ разговоръ злоба дня не обойдена. Но какъ они относятся къ великой трагедіи, разыгрывающейся на ихъ глазахъ? «Разговоръ былъ самый простой и незначительный (!). Они говорили о войнь, невольно, какъ и всѣ, преувеличивая свою печаль объ этомъ событіи». Нъсколько дальше гр. Толстой еще поясняетъ: «видно было, что о несчастіяхъ Россіи она (княжна Марья) могла говорить притворно, но братъ ея былъ предметъ, слишкомъ близкій ея сердцу и она не хотьла и не могла слегка говорить о немъ». Эти замѣчанія необычайно характерны для «Войны и мира». Гр. Тодстой вездѣ, гдѣ только можетъ, напоминаетъ намъ, что для лучшихъ людей 12-го года несчастья Россіи значили меньше, чемъ ихъ собственныя, личныя огорченія. Но при этихъ напоминаніяхъ онъ умветъ сохранить необыкновенную, на видъ, ясность души, точно ничего особеннаго не произошло, точно и въ самомъ дълъ

разумъ и совъсть могутъ спокино глядъть на проявленіе такого чудовищнаго эгоизма. И дійствительно, разумъ и совъсть остаются спокойными. Очевидно, имъ нуженъ только внѣшній почетъ, нужно умѣть только говорить съ ними въ извъстномъ тонъ, какъ съ капризными деспотами, и они дълаются совсъмъ ручными. Какой бы гамъ подняли они, если бы вмѣсто того. чтобы «притворно» огорчаться бъдствіями Россіи, княжна Марья, напр., прямо заявила, на манеръ подпольнаго человъка: «Россіи ли погибнуть, или мнъ чаю не пить? Я скажу — пусть себъ гибнетъ Россія, а чтобъ мнъ чай былъ». По существу, у гр. Толстого и княжна Марья, и Николай Ростовъ говорятъ именно такъ. И всь другія дыйствующія лица этого романа (лучшія, конечно – и именно лучшія, худінія не позволяють себъ такой откровенности) немногимъ превосходятъ ихъ въ своемъ патріотизмъ. Въ концъ концовъ гр. Толстой окольнымъ путемъ все сводитъ къ проявленію человъческаго эгоизма. Но тъмъ не менъе прекрасное и высокое не попадаетъ въ кавычки и сохраняетъ свое прежнее почетное положение. Графъ Толстой находитъ возможнымъ принять безъ ожесточенія жизнь такой, какова она есть. Осторожно, невидимо для читателя, онъ отнимаетъ суверенныя права у разума и совъсти и дълаетъ мърою вещей самого себя, т.-е., проще говоря, каждаго человъка. Но онъ хочетъ полной теоретической побъды («санкціи истины», какъ говоритъ Достоевскій потому не упраздняетъ открыто всъ прежнія власти, а лишь фактически и исподоволь (гр. Толстой всегда дъйствуетъ исподоволь) устраняетъ ихъ отъ всякаго вліянія на жизнь. И онъ знаетъ что дълаетъ. Ему необходимо еще сохранить въ извъстныхъ

случаяхъ престижъ и обаяние старыхъ авторитетовъ. Онъ, конечно, уже имъ служить не будетъ — но они еще послужатъ ему. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда онъ собственными силами не сможетъ бороться, онъ обратится къ ихъ чудесному содѣйствію, и они своимъ властнымъ голосомъ поддержатъ его въ трудныя минуты.

### VIII.

Достоевскій, разбирая «Анну Каренину», замьтилъ между прочимъ: «Анна Каренина совсъмъ не невинная вещь». Еще бы! Нужно быть самому очень уже невиннымъ человъкомъ для того, чтобы въ творчествъ гр. Толстого увидъть лишь одну поэзію. Любопытно, однако, что нъсколько раньше, до появленія послъдней части «Анны Карениной» (вышедшей отдъльнымъ изданіемъ), тотъ же Достоевскій назвалъ Левина человъкомъ «чистой души». Неправда ли въ некоторыхъ случаяхъ следуетъ съ большой осторожностью относиться къ общепринятымъ словамъ?! Въдь чистой души человъкъ, этота же «невинность», — а Левинъ-герой «Анны Карениной», въ немъ весь смыслъ романа. Но Достоевскій, выступая въ роли литературнаго критика, считалъ себя обязаннымъ quand-même поддерживать всякаго рода идеалы—поэтому и къ Левину примъняется столь младенчески нѣжный эпитетъ. На самомъ дѣлѣ Достоевскій хорошо зналъ ціну Левину, и если иміть сперва намъреніе держать свое знаніе про себя, то у него была на то важная причина. Появленіе послѣдней части «Анны Карениной», въ которой гр. Толстой позволяетъ себъ смѣяться надъ увлеченіемъ добровольческимъ движеніемъ, взорвало Достоевскаго и заставило его сказать

больше, чъмъ то дозволяло его литературное положение и обязанности върующаго проповъдника. Да и гр. Толстой далъ въ «Аннѣ Карениной» слишкомъ много простору «подпольному челов ку». Левинъ, наприм връ, прямо заявляетъ, что «никакого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть», и встрвчаетъ въ старомъ князв (лицв, очень симпатичномъ автору, какъ видно по ходу романа) сильную поддержку. «Вотъ и я, говоритъ князь, никакъ не понималъ, почему всв русскіе вдругъ такъ полюбили братьевъ славянъ, а я никакой къ нимъ любви не чувствую... Но, прівхавъ сюда, я успокоился; я вижу, что и кромв меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями славянами. Вотъ и Константинъ». Такія разсужденія въ устахъ положительныхъ героевъ толстовскаго романа Достоевскій считаетъ неумъстными. Все это можно высказать, но съ соотвътствующими примъчаніями, по крайней мфрф хоть въ такой формф, въ какой это высказывалось въ «Войнѣ и мирѣ». Тамъ люди, если и чувствовали себя равнодушными къ судьбамъ своей страны, то по крайней мъръ притворялись горячо заинтересованными войной, и такимъ образомъ какъ бы сознавались въ своей «винъ». Здъсь же Левинъ напрямикъ объявляетъ, что не хочетъ знать ни о какихъ страданіяхъ славянъ. Осталось еще прибавить: было бы только все у меня благополучно. Но на такую дерзость и гр. Толстой не пошелъ, такъ что Достоевскому пришлось уже отъ себя заставить Левина произнести нъсколько словъ въ этомъ родъ 1).

Столкновеніе двухъ великихъ писателей земли русской по вопросу о сочувствіи страданіямъ славянъ—

<sup>1)</sup> Т. 11-й, стр. 264.

высоко знаменательно. Какъ это случилось, что «разумъ и совъсть», столь непогръшимые и поднесь восхваляемые гр. Толстымъ судьи, подсказали столь разныя ръшенія двумъ одинаково примъчательнымъ людямъ? Достоевскій больно почувствовалъ всю обиду, заключающуюся въ возможности такого столкновенія, и съ горечью кончаетъ свою статью: «такіе люди, какъ авторъ Анны Карениной, есть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики ихъ. Чему же они насъ учатъ?»

И тъмъ не менъе, столкновение пророковъ было дъломъ чистаго случая! Если бы не славянскія дъла, Достоевскій могъ бы найти въ «Аннъ Карениной» и всъ тъ элементы, которые его плъняли въ «Войнъ и миръ», и читатели такъ бы и не узнали, что «разумъ и совъсть» не всегда говорятъ однимъ и тъмъ же языкомъ. Достоевскій, повидимому, напрасно погорячился. Пусть Левинъ нъсколько ръзче, чъмъ нужно было, высказалъ свое равнодушіе къ судьбъ славянъ, пусть онъ разболталъ «тайну пъвца» — зато онъ при случать, а то и безъ всякаго случая, куритъ оиміамъ инымъ, очень высокимъ и совсъмъ не чуждымъ Достоевскому идеаламъ. Отреченіе отъ славянъ вовсе не знаменуетъ у него готовности посягнуть на суверенитетъ «совъсти и разума». Наоборотъ, по своему обыкновенію, гр. Толстой если и рѣшается на что-либо необыкновенное, то лишь съ ихъ всемилостивъйшаго согласія и разръшенія. Вспомните, напримъръ, разговоръ Левина съ женой въ Ш-й главъ 6-й части романа. Левинъ и «недоволенъ собой», и чувствуетъ себя «виноватымъ» и «плохимъ въ сравненіи съ другими», —даже съ Сергвемъ Ивановичемъ Кознышевымъ (котораго въ душъ онъ ненавидитъ и всячески

старается презирать)—словомъ, самая требовательная совъсть и самый строгій разумъ должны быть удовлетворены его върноподданническими чувствами. Необыкновенное умиленіе и размягченіе души Левина граничитъ въ этой сценѣ уже почти съ областью комическаго. Его заигрываніе съ «добромъ» напоминаетъ ухаживаніе гоголевскаго дьяка за Солохой. Но гр. Толстой не иронизируетъ надъ своимъ героемъ. Нѣтъ—онъ серьезенъ, хотя, кажется, и чувствуетъ въ глубинѣ души, сколько дерзости кроется въ такомъ отношеніи къ идеаламъ. Чѣмъ больше его Левинъ замыкается въ узкую сферу своихъ личныхъ интересовъ, тѣмъ «наглѣе» (о Нитше и Достоевскомъ сказано это слово: справедливость требуетъ примѣнить его и къ Левину) становится онъ въ восхваленіи добра...

О, «Анна Каренина» совсѣмъ не невинная вещь! Левинъ отчаивается, Левинъ видитъ себя на пути къ въчному подполью, къ каторгв на волв, къ гибели-и спасается, не разбирая способовъ спасенія. «Чистой души человъкъ!» Не даромъ его похвалилъ Достоевскій: воронъ почувствовалъ запахъ тлѣнья и не можетъ скрыть своей радости! Вдумайтесь только хорошенько въ жизнь Левина и вы убъдитесь, что не только лгалъ онъ добру, когда выражалъ ему свою глубокую признательность, но обманывалъ и «счастье», когда увърялъ себя и Кити, что онъ счастливъ. Все-неправда, отъ перваго до послъдняго слова. Левинъ никогда не былъ счастливъ-ни тогда, когда онъ былъ женихомъ Кити, ни тогда, когда онъ на ней женился. Онъ только притворялся счастливымъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ годится такая божья коровка (кто хочеть - можеть эпитеть опустить), какъ Кити, въ подруги жизни для Левина? Развъ могъ

онъ полюбить ее? И вообще, развъ семейная жизньподходящая для Левина атмосфера? Сцены, въ которыхъ изображается эта странная пара, несмотря на то, что онъ выписаны съ необыкновеннымъ стараніемъ и талантомъ, рисуютъ намъ въ Левинъ человъка, ръшившагося продълать все, что при извъстныхъ обстоятельствахъ продълываютъ счастливые и любящіе люди. Канунъ свадьбы—и Левинъ цълую ночь не спитъ, доходить въ безтолковости, какъ и следуетъ жениху, до крайней степени, собирается обнять всъхъ людей и т. д. Кити беременна—Левинъ оберегаетъ каждый шагъ ея, суетится, дрожитъ. Наконецъ, прівзжаетъ въ гости Васенька Весловскій и счастливый супругъ, точно насилу дождавшись случая, устраиваетъ женъ нельпышую сцену ревности съ блестящими глазами, сжатыми кулаками и всемъ, чему въ такихъ случаяхъ быть полагается. Аповеозъ всему это — изгнаніе Васеньки. Христіански-кроткій Левинъ, не желающій обижать турокъ, не задумываясь, буквально выталкиваетъ въ шею гостя. И при этомъ не только не раскаивается, но радуется: не смѣлости своей, о которой онъ и не вспоминаетъ. Онъ радуется тому, что можетъ, какъ и всв люди, ревновать и въ ревности своей переходить черезъ вся кія границы. Въ одномъ изъ своихъ писемъ гр. Толстой говоритъ, что съ отвращениемъ работалъ надъ «Анной Карениной». Я полагаю, что этому можно повърить, если имъть въ виду, какую задачу ему задалъ Левинъ. Что можетъ быть постылъй, нежели необходимость во что бы то ни стало изобразить счастливымъ и «добрымъ» человъка, который былъ такъ же чуждъ добру, какъ и далекъ отъ счастья! А между тъмъ въ этомъ именно и было все дѣло гр. Толстого. Ему нужно

было во что бы то ни стало пристроить Левина къ обыденной жизни, т.-е. дать ему занятіе, семью и т. д. На губернскихъ выборахъ у Левина происходитъ незначущій на видъ, но заслуживающій вниманія разговоръ съ знакомымъ помѣщикомъ:

- Вы женаты, я слышалъ?—спросилъ помъщикъ.
- Да,—съ гордымъ удовольствіемъ отвѣтилъ Левинъ.

Съ гордымъ удовольствіемъ! Чемъ тутъ гордиться? Человъкъ женился, заслуга не изъ большихъ. Но для Левина женитьба не была просто женитьбой, какъ для всѣхъ людей. Она была для него доказательствомъ, что онъ не хуже, чъмъ другіе. Оттого-то онъ, вопреки своему обыкновенію, не столько провъряетъ свою любовь къ Кити, сколько подыскиваетъ для нея соотвътствующія внішнія выраженія. Оттого-то онъ прощаеть Кити ея прошлое и соглашается ступать sur les brisées, какъ выражается въ «Войнѣ и мирѣ» князь Андрей Болконскій, Вронскаго. Отказаться отъ семьи значило для Левина обречь себя на capitis diminutio maxima, значило потерять одинъ изъ встми признанныхъ жизненныхъ устоевъ, а это было для него всего страшнъй. И онъ женился на Кити, какъ женился бы на Долли или на какой хотите не слишкомъ непріятной для него женщинь его круга, достаточно приличной, чтобъ придать жизни внъшне благообразный характеръ. А его любовь, заботливость, ревность-это одни лишь нервы, играющіе комедію для чужихъ и собственныхъ глазъ.

Само собою разумѣется, что такой бракъ возбуждаетъ въ человѣкѣ чувство гордости: и у меня, говоритъ онъ себѣ, есть почва подъ ногами. И все, рѣшительно все, что дѣлаетъ Левинъ— имѣетъ одну цѣль:

убъдить себя и другихъ, что онъ прочно, съ корнями, вросъ въ землю, такъ что никакая буря уже не повалитъ его. Задача Левина вмъстъ съ тъмъ и задача гр. Толстого. А между тѣмъ великій писатель знаетъ, что есть и падающіе и упавшіе люди, которымъ уже никогда не подняться. Онъ часто говорить о нихъ, онъ выдумываетъ теоріи, примиряющія насъ съ паденіемъ. Но самому попасть въ категорію падшихъ, принять на себя capitis diminutio maxima, потерять право на покровительство человъческихъ и божескихъ законовъ? На это онъ добровольно ни за что не согласится. Все лучше, чѣмъ это. Лучше жениться на Кити, лучше заниматься хозяйствомъ, лучше лицемърить предъ добромъ, лучше обманывать себя, лучше быть такимъ, какъ всѣ-только бы не оторваться отъ людей, только не оказаться «заживо погребеннымъ». Совсъмъ такъ, какъ у Достоевскаго. Разница въ томъ, что у гр. Толстого была еще чисто внѣшняя возможность вернуться къ людямъ, а Достоевскій уже не имѣлъ ея. Достоевскому уже было «все равно» («сонъ смѣшного человѣка»), онъ зналъ, что не уйдетъ отъ судьбы. Гр. Толстой еще имъетъ надежду и до конца своей жизни борется съ страшнымъ призракомъ безнадежности, никогда не оставлявшимъ его на долгое время въ поков.

## IX.

Эта борьба опредѣляетъ собою все творчество гр. Толстого, въ лицѣ котораго мы имѣемъ единственный примѣръ геніальнаго человѣка, во что бы то ни стало стремящагося сравниться съ посредственностью, самому стать посредственностью. Конечно, это ему не удается.

Сколько онъ ни оберегаетъ себя отъ запросовъ своей природы, она каждый разъ сказывается въ немъ бурными и нетерпъливыми вспышками. Казалось, что въ «Войнъ и миръ» онъ уже подвелъ окончательный итогъ выводамъ и наблюденіямъ своей жизни. Все, что онъ видълъ, закръплено опредъленно и прочно, на своемъ мъстъ. И, главное, такъ размъщено, что въ общемъ получается ободряющая и радующая взоры картина, несмотря на то, что въ ней ничего не забыто изъ техъ ужасовъ жизни, которые подрываютъ довъріе людей къ ближнимъ и Творцу. Князь Андрей умеръ мучительной смертью послъ мучительной жизни, Петъ Ростову французы прострълили голову, старая графиня на нашихъ глазахъ обращается въ полуидіотку, графъ Илья Андреевичъ, разоривъ дътей, незамътно стушевывается, Соня становится приживалкой и т. д. Но все это такъ расположено на картинъ, что не только не ослабляетъ, но еще усиливаетъ общее бодрящее впечатлъніе. Достоевскій никогда не могъ постигнуть тайны этой стороны толстовскаго искусства. Онъ воображалъ, что грозный окрикъ, повелительный тонъ, решительность въ утвержденіи, нъсколько добродътельныхъ и святыхъ словъ всегда способны справиться съ живущей въ его собственномъ и вообще въ каждомъ человъческомъ сердцѣ безпокойствомъ. Такъ, напримѣръ, въ «Идіотѣ», гдв роль миротворящаго духа играетъ князь Мышкинъ, встрвчается следующій характернейшій діалогь. После ночного чтенія въ саду, обреченный на смерть Ипполитъ встрвчаетъ въ саду князя Мышкина и задаетъ ему «вопросъ». «Скажите мнъ прямо, спрашиваетъ онъ, какъ по-вашему, какъ мнъ лучше всего умереть? Чтобы вышло всего добродътельнъе, то-есть? Ну, говорите?»

Какъ вамъ нравится такой «вопросъ»?! По смыслу романа князю Мышкину полагается всегда отличаться; онъ долженъ умъть все понимать и изъ самыхъ трудныхъ положеній выходить побъдителемъ. Но, въ такомъ случав, нужно думать, что Достоевскій, устраивая ему встрвчу съ Ипполитомъ, просто рвшилъ посмъяться надъ своимъ героемъ. Развъ можно съ иными цѣлями задавать такіе вопросы, на которые, сколько ни бейся, никогда не отвътишь не то, что толково, но даже хоть сколько-нибудь удовлетворительно? И форма-то вопроса какова: «чтобы вышло все добродътельнъе тоесть!» Кажется будто Достоевскому, по старой привычкъ подпольнаго человъка, вдругъ неудержимо захотълось показать языкъ своей собственной мудрости. И точно, если вопросъ Ипполита дерзокъ, то отвътъ князя Мышкина возмутителенъ. Вотъ онъ: «пройдите мимо насъ и простите намъ наше счастье, проговорилъ князь тихимъ (!) голосомъ». Ипполитъ расхохотался ему прямо въ глаза. У Достоевскаго не хватило ръшительности заставить бъднаго мальчика преклониться предъ безпардонною святостью князя. И тихій голосъ, всегда въ такихъ случаяхъ особенно сильно дъйствующій, не произвелъ никакого эффекта, равно какъ и магическое слово «простите»... О, нътъ, Достоевскій не зналъ, совсвмъ не зналъ, какъ нужно пользоваться темными красками. Онъ воображалъ, что достаточно придумать благочестивое название для картины и ея сюжетъ будетъ оправданъ. Или, лучше сказать, онъ хотълъ добиться настоящаго отвъта на вопросъ Ипполита, а не только дать публикъ художественное произведение. Гр. Толстой діло иное. Онъ глубоко убіждень, что отвіта ивтъ, а стало быть нужно не только читателей, но и

самого себя отдълить отъ дъйствительности художественнымъ вымысломъ. «Война и миръ» въ этомъ смыслѣ является шедевромъ. Тамъ все разсчитано: тамъ и малое и значительное имфетъ свое мфсто. Дерзкіе вопросы не забыты, но они не только не смущаютъ читателя, но даже кажутся, при чтеніи, разрѣшенными. Къ умирающему князю Андрею никто не приходитъ тихимъ голосомъ докладывать о своей проникновенности въ тайны міра. Наоборотъ, окружающіе молчатъ и только молчатъ, испуганные и уничтоженные таинственностью и грозностью событія. Князю Андрею отдаются всв почести, какихъ только можетъ желать себъ уходящій въ иной міръ и никто не дерзаетъ еще раздражать его своей требовательностью. И въдь это единственно истинный, върный способъ основательно, навсегда похоронить безвременно умирающаго человъка. Гр. Толстой перенялъ его у обыкновенной житейской практики. Побольше скорби, покорности, слезъ, торжественности — все это открываетъ путь къ новой жизни, все это въ концъ концовъ примиритъ съ какой угодно потерей Но гр. Толстому и этого мало. Онъ своихъ мертвецовъ такъ выпроваживаетъ въ иной міръ, чтобы они уже не могли имѣть совсѣмъ никакого значенія для оставшихся въ живыхъ. Для этой цвли онъ даже не брезгаетъ пользоваться шопенгауеровской философіей, чуть-чуть только измѣненной сообразно съ требованіями художественнаго творчества. Князь Андрей, умирая, не обращается въ «ничто» ньтъ; онъ лишь возвращается обратно въ то лоно, откуда онъ вышелъ. Теряется только индивидуальность, но зато настолько теряется, что еще за нъкоторое время до смерти все живое, даже собственный сынъ, стано-

вится ему совершенно чуждымъ и безразличнымъ. Это чисто шопенгауеровское «безсмертіе души» въ изображеніи гр. Толстого необычайно успокоительно и ободряюще дъйствуетъ на остающихся въ живыхъ. Смерть есть пробуждение отъ жизни... «И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему (князю Андрею) болъе медленно, чъмъ пробуждение отъ сна относительно продолжительности сновидънія». Приведенныя строки взяты гр. Толстымъ почти буквально изъ «міра, какъ воля и представленіе», какъ и вся теорія о смерти. Это странно. Гр. Толстой, вообще говоря, не любитъ заимствованій, но на этотъ разъ д'влаетъ исключеніе. Взглядъ Шопенгауера показался очень уже соотвътствующимъ нуждамъ минуты. Онъ объщаетъ, конечно, не настоящее безсмертіе, т.-е. безсмертіе не для умирающаго, а для остающихся въ живыхъ. Но кто станетъ думать о мертвецахъ! Пусть себъ мирно покоятся въ гробахъ—а живые пусть пользуются жизнью. Потому и смерть нужно разсматривать не съ точки зрънія уходящихъ, а съ точки зрвнія остающихся на земль. Въ этомъ смысль изображение гр. Толстого-верхъ совершенства. Кажется, будто дошелъ до предѣловъ человъческаго познанія, кажется, что еще шагъ — и великая тайна жизни раскроется предъ тобой. Но это оптическій обманъ. На самомъ дъль какъ разъ наоборотъ: здъсь сдълано все, чтобы тайна навсегда осталась нераскрытой. Смерть представлена, какъ нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ жизнь, и потому для живыхъ совершенно непостижимое Князь Андрей, умирая, теряетъ свою человъческую индивидуальность, которая, постепенно растворяясь и расплываясь, тонетъ въ чемъ-то совсъмъ иномъ, нежели

все, что мы можемъ представить себъ. Это-то иное, эта Ding an sich или «воля» во всякомъ случав нвчто кантово-шопенгауерскаго происхожденія и есть ожидающее человъка «безсмертіе». Для живыхъ такой грандіозный горизонтъ представляется интереснымъ зрѣлищемъ. Умирающій же за такое безсмертіе не дастъ ничего. Послъднія пъсни Гейне, къ слову сказать, любимаго поэта гр. Толстого, могутъ на этотъ счетъ многое выяснить любопытствующему челов всликій ньмецкій лирикъ умьль быть очень правдивымъ и искреннимъ. Но гр. Толстой не хочетъ смѣшивать себя съ людьми, не имфющими земныхъ надеждъ. Дфло князя Андрея—не его собственное дъло. Князя Андрея только нужно приличнымъ образомъ выпроводить изъ жизни. Нужно зарыть его поглубже въ землю и на могилу еще навалить огромный камень, чтобы мертвецъ не могъ встать и обезпокоить ночной сонъ живыхъ — или, еще лучше, нужно его обратить въ Ding an sich. Въ этомъ задача толстовскаго искусства, въ этомъ смыслъ кантовской идеалистической философін: всѣ тревожные вопросы жизни нужно тѣмъ или инымъ путемъ перевести въ область непознаваемаго. Тогда лишь наступить на земль то спокойствіе, которое люди, однажды испуганные призракомъ, цѣнятъ выше всего въ жизни. У Канта это еще не такъ замътно, его тревога носила все-таки чисто теоретическій, отвлеченный характеръ. Его призракомъ былъ только скептицизмъ Юма, грозившій подорвать въру въ аподиктичность науки. Но гр. Толстой столкнулся съ инымъ скептицизмомъ: предъ нимъ раскрылась пропасть, грозившая поглотить его, онъ видълъ торжество смерти на земль, онъ себя самого видълъ живымъ трупомъ. Охваченный ужасомъ, онъ проклялъ всѣ высшіе запросы своей души, сталъ учиться у посредственности, у середины, у пошлости, вѣрно почувствовавши, что только изъ этихъ элементовъ возможно воздвигнуть ту стѣну, которая, если не навсегда, то хоть надолго скроетъ отъ глазъ страшную «истину». И онъ нашелъ свою «Ding an sich» и свои синтетическія сужденія а ргіогі, то-есть узналъ, какъ отдѣлываются отъ всего проблематическаго и создаются твердые принципы, по которымъ можно жить человѣку. Полагаю, что законность этого «то-есть» никто не станетъ оспаривать: вѣдь въ апріорныхъ сужденіяхъ существенно не ихъ происхожденіе, а ихъ аподиктичность, т.-е. всеобщность и необходимость. А о Ding an sich еще будетъ рѣчь впереди.

# Then takes takes first $\mathbf{x}$ er, arranges from $\mathbf{x}$

Нитшевскій Заратустра говоритъ ученикамъ своимъ: «дабы никто не могъ заглянуть въ мою глубину и узнать мою послѣднюю волю, я изобрѣлъ себѣ долгое и свѣтлое молчаніе. Много умныхъ людей видалъ я: они закрывали свои лица и мутили свою воду, дабы ничей взглядъ не могъ насквозь увидѣть ихъ. Но къ нимъ приходили болѣе умные и недовѣрчивые разгадчики и вылавливали у нихъ наилучше скрытую рыбу... Свѣтлые, смѣлые, прозрачные люди—самые умные молчальники: ибо такъ глубоко дно ихъ, что и самая прозрачная вода не выдаетъ ихъ». Самъ Нитше не былъ такимъ умнымъ молчальникомъ: онъ мутилъ свою воду; но къ гр. Толстому эти слова могутъ быть примѣнены цѣликомъ. Онъ — свѣтелъ, прозраченъ, смѣлъ, — кто можетъ думать, что нужно еще спускаться на дно его

души, и что на этомъ днѣ живутъ чудовища? Онъ и самъ любитъ называть свою жизнь «исключительно счастливой въ мірскомъ смыслѣ». И когда въ молодости читаешь его произведенія, съ какой радостью глядишь на эту свътлую, ясную, прозрачную глубину! Кажется, что гр. Толстой — все знаетъ и понимаетъ, кажется, что смущающая людей загадочность и противоръчивость жизни-только соблазнительная приманка для человъка, а непрочность всего существующаго, только обманчивая видимость. Непрочность - для гр. Толстого нътъ такого слова. Вспомните, напримъръ, эпилогъ къ «Войнъ и миру». Развъ есть такія сомньнія, которыя не были бы разрѣшены въ уютной столовой Николая Ростова, за чайнымъ столомъ, собравшимися вмѣстѣ довольными и радостными членами большой семьи? Правда, Пьеръ привезъ изъ Петербурга горсточку идей, грозящихъ какъ будто нарушить мирное благоденствіе обитателей Лысыхъ горъ. Но гр. Толстой ведь отказался писать «Декабристовъ», а написалъ «Войну и миръ». Декабристы, вследъ за Андреемъ Болконскимъ, выпровожены въ область Ding an sich, куда по теоріи Канта и полагается направлять всв антиноміи человвческаго сознанія. А для жизни оставлены апріорныя сужденія, выразителемъ которыхъ избирается наиболье подходящій для такихъ дёлъ человёкъ — Николай Ростовъ. Угодно ли вамъ послушать языкъ апріорности. Пьеръ Безухій, шамкая и шепелявя, начинаетъ разсказывать что-то о своихъ петербургскихъ сношеніяхъ. «Въ судахъ воровство, въ арміи - одна палка: шагистика, поселеніе мучатъ народъ, просвъщение душатъ. Что молодо, честно — то губятъ! Всъ видятъ, что это не можетъ такъ долго идти. Все слишкомъ натянуто—и скоро лопнетъ,—

говорилъ Пьеръ (какъ съ тъхъ поръ, какъ существуютъ правительства, вглядениись въ действія какого бы то ни было правительства, всегда говорять люди)». Это, вы понимаете, ръчи скептицизма Юма. Дайте имъ просторъ, — и всъ усилія, потраченныя на «войну и миръ» окажутся потраченными даромъ. Необходимо, значитъ, измѣнить направленіе разговора. И вотъ, слово предоставляется Николаю Ростову. Въ качествъ человъка апріорнаго онъ доказательствъ не любитъ и уважаетъ лишь всеобщность и необходимость. Онъ такъ прямо и заявляетъ Пьеру: «Доказать я тебъ не могу. Ты говоришь, что у насъ все скверно; я этого не вижу... И вели мнъ Аракчеевъ идти на васъ (т.-е. на Пьера съ его петербургскими друзьми) съ эскадрономъ и рубитьни на секунду не задумаюсь и пойду»... Неправда ли чудесно сказано?! Да развъ, въ самомъ дълъ, Пьеру возможно что-нибудь доказать? И, затъмъ, развъ Кантъ не правъ, развъ намъ можно существовать безъ апріорныхъ сужденій, т.-е. безъ такихъ, которыя поддерживаются не учеными соображеніями, всегда противорьчивыми и неустойчивыми, а силой, никогда себъ неизмѣняющей, иначе говоря — необходимостью? Графъ Толстой незадолго до «Войны и мира» продълалъ цълый рядъ опытовъ съ «совъстью», не кантово-ростовской совъстью, имъющей принципы, а со своей собственной совъстью геніальнаго человъка. Вы знаете что изъ этого вышло: не только апріорныхъ-почти никакихъ сужденій не осталось. А какъ жить человѣку безъ сужденій, безъ убъжденій? Великій писатель земли русской увидьль, наконець, какь рождаются убъжденія и понялъ, какое великое преимущество имѣютъ Ростовы предъ Болконскимъ, Болконскаго и жить оставить нельзя.

Куда съ нимъ дѣнешься? А Ростовъ-хоть сто лѣтъ жизни ему дай, не заведетъ тебя на неизвъстный, ложный путь (неизвъстный и ложный въ данномъ случаъ, какъ извъстно, синонимы). И посмотрите, какое глубокое уважение питаетъ гр. Толстой къ Ростову. «Долго, разсказываетъ онъ намъ, послѣ его (Николая) смерти въ народъ хранилась набожная память о его управленіи». Набожная память! Долго хранилась! Пересмотрите все, что писалъ гр. Толстой: ни объ одномъ изъ своихъ героевъ онъ не говорилъ съ такимъ чувствомъ благодарности и умиленія. Но за что же? спросите вы. Чфмъ заслужилъ этотъ обыкновенный человфкъ такую признательность? А вотъ именно своей обыкновенностью: Ростовъ зналъ, какъ жить и былъ потому всегда твердъ. Во всю же свою писательскую дъятельность гр. Толстой ничего такъ не цвнилъ, какъ опредвленное знаніе и твердость, ибо у себя не находилъ ни того, ни другого. Онъ могъ только подражать Ростову и, само собою разумвется, былъ принужденъ расточать хвалу своему высокому образцу. Эта «набожная память», какъ и весь эпилогъ къ «Войнъ и миру» — дерзкій, сознательно дерзкій вызовъ, брошенный гр. Толстымъ всъмъ образованнымъ людямъ, всей, если хотите, совъсти нашего времени. И именно сознательный вызовъ: гр. Толстой понималъ, слишкомъ хорошо понималъ что онъ дълаетъ. «Я преклоняюсь предъ Ростовымъ, а не предъ Пушкинымъ или Шекспиромъ, и открыто всѣмъ заявляю это» — вотъ смыслъ эпилога къ «Войнѣ и миру». Замѣтьте, что въ эпоху яснополянскихъ журналовъ и первыхъ своихъ литературно-публицистическихъ опытовъ, когда тоже отрицались Шекспиръ и Пушкинъ, имъ по крайней мъръ противоставлялся не интеллигентный же помъщикъ, а весь

русскій народъ. Это еще не казалось столь страннымъ. Русскій народъ все же большая «идея», коверъ-самолетъ, на которомъ не одинъ читатель или писатель свершалъ свое заоблачное путешествіе. Но Ростовъ—вѣдь въ немъ ничего даже похожаго на идею нѣтъ; это — чистѣйшая матерія, косность, неподвижность. И къ нему рѣшиться примѣнить эпитетъ «набожная память»! Какъ только, послѣ этого, могли повѣрить, что гр. Толстой наивенъ, невиненъ, что его глубина прозрачна и его дно видно?! Видно, у Достоевскаго чутье было лучше, чѣмъ у другихъ читателей гр. Толстого: «Анна Каренина»—совсѣмъ не невинная вещь...

Послъ спора Пьера съ Николаемъ, гр. Толстой вводитъ насъ еще на нъсколько минутъ въ спальни своихъ счастливыхъ паръ. Въ спальняхъ разговоры у гр. Толстого ведутся совсѣмъ на особый манеръ. Супруги такъ хорошо сжились межъ собой, такъ близки, такъ связаны, что понимаютъ одинъ другого съ полуслова, съ намека. Тамъ только улавливается основная мелодія семейнаго счастья: wir treiben jezt Familienglück, was höher lockt, das ist vom Übel». Но гр. Толстой опятьтаки чуть ли не набожно рисуетъ всю эту идиллію. «Пусть себъ Шекспиры изображаютъ трагедію—я же ничего подобнаго не хочу знать» -- можетъ быть у него была такая мысль, когда онъ провожалъ въ спальни свои пары. Но открыто онъ этого не сказалъ. Открыто устраивается торжественный аповеозъ этому семейному счастью, признающему, что все «болъе высокое» происходитъ отъ дьявола. Впрочемъ, одна капля ироніи есть въ этомъ аповеозъ — гр. Толстой не удержался. Но, увы! Иронія относится не къ Ростову, а къ Пьеру, и не по поводу его семейныхъ, домашнихъ дълъ, а по поводу

петербургскихъ замысловъ. Но и то иронія чуть-чуть замѣтна: всего два раза, словно невзначай, брошено по адресу Пьера словечко «самодовольство»...

Въ спальнъ же Ростовыхъ — все чудесно. Графиня Марья даетъ читать мужу благочестивую литературу своего сочиненія, и мужъ, читая дневникъ женьі, сознаетъ свое ничтожество предъ ея душевной высотой. Сверхъ того, графиня Марья, по поводу спора Пьера съ Николаемъ, предлагаетъ въ защиту апріорности новый аргументъ, который съ удовольствіемъ принимается Николаемъ, несмотря на то, что, собственно говоря, ему никакіе аргументы не нужны и что именно въ этомъ его высшее качество... Графиня Марья говоритъ: «по-моему, ты совершенно правъ. Я такъ и сказала Наташъ. Пьеръ говоритъ, что всъ страдаютъ, мучаются, развращаются и что нашъ долгъ — помочь бѣднымъ. Разумѣется (это «разумѣется» великолѣпно!), онъ правъ-говорила княжна Марья; но онъ забываетъ, что у насъ есть другія обязанности ближе, которыя самъ Богъ указалъ намъ, и что мы можемъ рисковать собой, а не дътьми». Вотъ какъ пишется исторія! Но это еще не все. Апріорный челов'єкъ, ухватившись за аргументъ графини Марьи, сразу отъ дътей переходитъ къ разговорамъ о дълахъ, имъніи, выкупахъ, платежахъ, о своемъ богатствъ. Графинъ Марьъ такой переходъ показался неестественно ръзкимъ: «ей хотълось сказать ему (мужу), что не о единомъ хлъбъ будетъ сытъ человъкъ, что онъ слишкомъ много приписываетъ важности этимъ дъламъ (подчеркнуто у гр. Толстого), но она знала, что этого говорить не нужно и безполезно. Она только взяла его за руку и поцѣловала. Онъ принялъ этотъ жестъ за одобрение и подтверждение его мыслей»... Неправда ли, какая чудесная дерзость?! Укажите, кто изъ писателей, кромѣ гр. Толстого, смѣлъ такъ открыто играть въ такую опасную игру! Графиня Марья, «всегда стремившаяся къ безконечному, вѣчному и совершенному», какъ ни въ чемъ не бывало согланается на самое крайнее лицемѣріе, какъ только инстинктъ подсказываетъ ей, что грозитъ опасность прочности ея «духовнаго» союза съ мужемъ. Вѣдь еще шагъ и лицемѣріе возводится въ законъ, въ законъ—страшно сказать—совѣсти. Если хотите—никакого шага больше не нужно, онъ уже сдѣланъ въ словахъ графини Марьи. Но, что любопытнѣе всего, гр. Толстой и виду не подаетъ, что понимаетъ, черезъ какую пропасть онъ только-что перескочилъ. Онъ по обыкновенію ясенъ, свѣтелъ, прозраченъ.

Какую бы «психологію» сдѣлалъ изъ этого Достоевскій! Но гр. Толстой уже искушенъ. Онъ знаетъ, что каждый разъ, когда приближается антиномія, нужно дълать святое, невинное, дътски простодушное лицо, иначе прощай навсегда всякія апріори, всеобщность, необходимость, прочность, почва, устои!.. И нътъ равнаго ему въ этомъ дипломатическомъ искусствъ. Тутъ, можетъ быть, сказывается «порода», происхожденіе десятокъ поколъній «служившихъ» предковъ, всегда нуждавшихся въ парадномъ лицъ... Гр. Толстой такимъ способомъ достигаетъ двойной цѣли: онъ сказалъ «правду» — и правда не подорвала жизни. До гр. Толстого идеализмъ не зналъ такихъ тонкихъ пріемовъ. Ему для своихъ эффектовъ всегда требовалась и грубая ложь, и «горячее» чувство, и краснорвчіе, и мишура, и даже лубочныя краски.

Если бы Достоевскій вспомниль эпилогь къ «Войнь

и миру», онъ бы понялъ, что сердиться на Левина за его безучастное отношеніе къ бѣдствіямъ славянъ есть анахронизмъ. Сердиться нужно было раньше—за «Войну и миръ». Если же «Война и миръ» принята, то приходится принять и «Анну Каренину», цѣликомъ, безъ всякихъ ограниченій, съ послѣдней частью. Вѣдь въ сущности и славянскія дѣла—большая путаница. Въ нихъ скрывается одна изъ антиномій—убивать или не убивать. Такъ отчего бы не отнести ихъ къ Ding an sich? Отчего бы не предоставить ихъ, какъ предлагаетъ Левинъ, въ исключительное вѣдѣніе правительства, памятуя примѣръ предковъ, передавшихъ всѣ дѣла правленія нарочито призваннымъ заморскимъ князьямъ?

Вся дѣятельность гр. Толстого, включая его послѣднія философски-публицистическія статьи и даже романъ «Воскресеніе» (одно изъ немногихъ, почти единственное относительно неудачное его произведение - въ немъ гр. Толстой словно собираетъ крохи отъ своего собственнаго, когда-то роскошнаго стола), не выходитъ за предълы указанной мною задачи. Онъ во что бы то ни стало хочетъ приручить тъхъ бъщеныхъ звърей, которые называются иностранными словами скептицизмъ и пессимизмъ. Онъ не скрываетъ ихъ отъ нашихъ глазъ, но держитъ въ крвпчайшихъ и надежнвишихъ на видъ клъткахъ, такъ что и самый недовърчивый человъкъ начинаетъ ихъ считать не опасными, навъки усмиренными. Послъдняя формула гр. Толстого, которой подводится итогъ всей его неустанной многольтней борьбъ, и которую онъ особенно торжественно возвъстилъ въ своей книгъ «Что такое искусство», гласитъ: «добро, братская любовь—есть Богъ». Говорить о ней здъсь я не буду, такъ какъ имълъ случай въ другомъ

мѣстѣ подробно объяснить ея смыслъ и значеніе <sup>1</sup>). Я хочу только напомнить, что и это «убѣжденіе», которое, по настойчивому увѣренію гр. Толстого, имѣетъ своими родителями чистѣйшій разумъ и правдивую совѣсть, совсѣмъ не такого уже благороднаго происхожденія. Его породилъ все тотъ же страхъ предъ Ding an sich, все то же стихійное почти стремленіе «назадъкъ Канту» (какъ еще недавно восклицали хоромъ представители новѣйшей нѣмецкой философіи), въ силу которыхъ выпроваживался князь Андрей, возвеличивался Ростовъ, поэтизировалась княжна Марья и т. д. Оттогото, какъ мы увидимъ ниже, положеніе, представляемое гр. Толстымъ какъ величайшая и возвышеннѣйшая истина, могло казаться кощунственной, безобразной и отвратительной ложью Достоевскому.

#### XI.

Итакъ, одинъ изъ способовъ борьбы съ пессимизмомъ и скептицизмомъ есть созданіе апріорныхъ сужденій и Ding an sich, короче—идеализмъ, который гр. Толстой формулируетъ въ словахъ «добро есть Богъ». Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ предыдущаго слѣдуетъ, что идеализмъ нуждается во внѣшней опорѣ. Левину необходимо было жениться на Кити, повести хозяйство, ходить на охоту и пр., и пр. Одного «разума» оказалось недостаточно для возведенія этой воздушной постройки. Потребовалось «матеріальное», очень матеріальное основаніе. Но—основаніе лежитъ глубоко подъ землей; его никто не видитъ. Это всегда много помогало торжеству всего «высокаго» на землѣ. Вспомните хотя бы родо-

<sup>1) «</sup>Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше».

начальниковъ европейскаго идеализма-Сократа и Платона съ ихъ ученіемъ о добрѣ. Казалось, оно соткано изъ чиствишихъ идей, брезгливо сторонящихся отъ всякаго соприкосновенія съ тѣмъ, что не происходитъ отъ разума. Однако, въ чистую область идей контрабанда была все же пронесена — и какая контрабанда! Оказывается, что ученіе о преимуществъ добра надъ зломъ не можетъ-я почти готовъ сказать не хочетъдержаться одной діалектикой, какъ бы «божественна» она ни была. Для своего закръпленія оно нуждается въ такой грубой, такой матеріальной въръ, какъ въра въ возданніе. Собственно говоря, чего еще нужно, послѣ того какъ доказано, что испытать несправедливость лучше, чемъ причинить ее? Но на самомъ деле этого мало. Въ діалогахъ Платона (Горгій, Государство, Федонъ) на поддержку добра призывается самое обыкновенное человъческое средство. Тамъ объявляется, что злые будутъ наказаны въ свое время (въ будущей жизни), а добрые вознаграждены... Разъ добру принадлежитъ такое несомнънное торжество, то, пожалуй, можно было бы и всякую діалектику оставить въ поков. Самый неразвитой умъ способенъ понять преимущество добра, имъющаго за собой хотя и далекаго, но совсъмъ по земному устроеннаго и притомъ всесильнаго защитника. Но странное дѣло! Сократово-Платоновское возданніе вы найдете во всёхъ почти идеалистическихъ системахъ нравственности. Всѣ моралисты считали необходимымъ дълать самого Бога покровителемъ добра или даже, какъ гр. Толстой, отождествлять добро съ Богомъ (это въ новъйшее уже время—время позитивизма, эволюціи и т. д.). Очевидно, добро моралистовъ само по себъ, an sich, представля-

лось не очень привлекательнымъ, и люди принимали его только изъ боязни возбудить противъ себя гнѣвъ всемогущаго существа. Идеализмъ далеко не такъ идеаленъ, какъ можно было ожидать въ виду той торжественности, съ которой выступали его провозвъстники. Въ концъ концовъ онъ живетъ самыми земными надеждами и его a priori и Ding an sich-только высокія стѣны, которыми онъ ограждаетъ себя отъ болье трудныхъ запросовъ дъйствительной жизни. Въ этомъ смыслъ идеализмъ подобенъ восточной деспотіи: снаружи все блестяще, красиво, въчно; внутри жеужасы. Въ этомъ и причина того непонятнаго явленія, что такое невинное на первый взглядъ учение такъ часто дълалось предметомъ самой ожесточенной ненависти со стороны людей, менъе всего заслуживающихъ подозрѣнія въ «природной» склонности къ злу. Но можно съ увъренностью сказать, что всякій непримиримый врагъ идеализма былъ самъ когда-то, какъ Достоевскій или Нитше, крайнимъ идеалистомъ, и что «психологія», такъ пышно расцвътшая въ новое время, есть дъло рукъ отступниковъ идеализма. И въ самомъ дёль, съ чего бы человьку начать лазить въ глубину своей души, зачьмъ провърять върованія, несомньнно блестящія, красивыя, интересныя? Декартово de omnibus dubitandum тутъ, конечно, ни при чемъ: изъ-за методологическаго правила человъкъ ни за что не согласится терять подъ собой почву. Скоръй наоборотъ потерянная почва полагаетъ начало всякому сомнѣнію. Вотъ, когда оказывается, что идеализмъ не выдержалъ напора дъйствительности, когда человъкъ, столкнувшись волей судебъ лицомъ къ лицу съ настоящей жизнью, вдругъ, къ своему ужасу, видитъ, что всъ

красивыя апріори были ложью, тогда только впервые овладъваетъ имъ тотъ безудержъ сомнънія, который въ одно мгновеніе разрушаетъ казавшіяся столь прочными ствны старыхъ воздушныхъ замковъ. Сократъ, Платонъ, добро, гуманность, идеи-весь сонмъ прежнихъ ангеловъ и святыхъ, оберегавшихъ невинную человъческую душу отъ нападеній злыхъ демоновъ скептицизма и пессимизма, безследно исчезаетъ въ пространствъ, и человъкъ предъ лицомъ своихъ ужаснъйшихъ враговъ впервые въ жизни испытываетъ то страшное одиночество, изъ котораго его не въ силахъ вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. Здъсь-то и начинается философія трагедіи. Надежда погибла навсегда, а жизнь – есть, и много жизни впереди. Умереть нельзя, хотя бы и хотълъ. Ошибался древній русскій князь, когда говорилъ, что мертвые срама не имутъ. Спросите Достоевскаго. Онъ скажетъ вамъ устами Димитрія Карамазова иное: «многое узналъ я въ эту ночь. Узналъ, что не только жить, но и умереть подлецомъ невозможно». Понимаете? Всъ апріори погибли, философія Канта и гр. Толстого кончена, начинается область Ding an sich... Угодно ли вамъ слъдовать туда за Достоевскимъ и Нитше? Обязательнаго въ этомъ нътъ ничего: кто хочетъ - вправъ уйти '«назадъ къ Канту». Вы не убъждены, что найдете здѣсь то, что вамъ нужно – какую бы то ни было «красоту». Можетъ быть здъсь ничего кромъ безобразнаго нътъ. Несомнънно только одно: тутъ есть дъйствительность, новая, неслыханная, невиданная или, лучше сказать, не выставленная до сихъ поръ дъйствительность, и тъ люди, которые принуждены ее звать своей дъйствительностью, которымъ не дано

вернуться обратно въ простую жизнь, гдъ заботы о здоровьъ Кити, споры съ Кознышевымъ, устроеніе имъній, сочиненіе книгъ и т. д. вводятъ даже видавшихъ виды Левиныхъ въ обычную колею человъческаго существованія, тъ люди будутъ смотръть на все иными глазами, чъмъ мы. Мы можемъ отречься отъ этихъ людей: какое намъ до нихъ дъло! Мы такъ и поступали, поступаемъ до сихъ поръ.

Н. К. Михайловскій въ своей изв'єстной и во многихъ отношеніяхъ примѣчательной статьѣ назвалъ Достоевскаго «жестокимъ талантомъ». Опредъленіе чрезвычайно мъткое: я думаю, что оно навсегда удержится за Достоевскимъ. Къ сожалвнію, критикъ хотвлъ этими двумя словами не только дать характеристику художника, но также и произнести приговоръ надъ нимъ и всей его дъятельностью. Жестокій—значить исковерканный, изуродованный, а потому и негодный. Н. К. Михайловскому остается только скорбъть о томъ, что такъ случилось—что Достоевскій, имѣя огромный талантъ, не былъ вмъсть съ тъмъ жрецомъ гуманности. Это суждение критика основывается на томъ предположеніи, что гуманность несомнічно выше, лучше жестокости... Несомнънно? Но гдъ же декартовское правило, о которомъ сейчасъ шла ръчь, гдъ de omnibus dubitandum? О немъ, конечно, Н. К. Михайловскій былъ освѣдомленъ. Но оно, по своему обыкновенію, осталось бездъйствовать, отлично зная, что ему всегда нужно приходить последнимъ, если оно желаетъ быть bienvenu.

Тотъ же Н. К. Михайловскій, въ другой своей стать в, говоря о Прудон в, передаетъ цвлый рядъ фактовъ, доказывающихъ, что знаменитый французъ, съ

именемъ котораго въ Россіи связывали представленіе о лучшемъ борцъ за высокія идеи, былъ въ жизни «плутоватымъ» челов вкомъ. Свой разсказъ онъ заключаетъ слѣдующими словами: «совсѣмъ не весело подбирать эти тусклыя черты, потому что, подбирая ихъ, приходится отрывать нѣчто отъ сердца». И затѣмъ, непосредственно за этимъ, по странной ассоціаціи идей, прибавляетъ: «это не фраза». Не знаю, какъ поняли другіе читатели, но что касается меня, то я именно подумалъ, что приведенныя слова — фраза. Ничего Н. К. Михайловскому не пришлось отрывать отъ сердца. Это не значитъ, что онъ былъ равнодушенъ къ прудоновскимъ идеямъ. И еще меньше я хотълъ бы сказать, что Н. К. Михайловскій склоненъ къ разговорамъ ради разговоровъ: наоборотъ, въ его произведеніяхъ «фраза» встрвчается такъ же редко, какъ у большинства другихъ писателей серьезная мысль. Но на этотъ разъ фальшь была несомнѣнная, почему и потребовалась оговорка. Очевидно, даже такое неожиданное открытіе, какъ то, что творецъ высокихъ идей былъ въ жизни не совсвмъ честнымъ человвкомъ, не могло поразить Н. К. Михайловскаго. Онъ самъ смущенъ своимъ спокойствіемъ и, не умѣя объяснить или не имъя времени подумать надъ этимъ страннымъ явленіемъ, спѣшитъ замаскировать его шаблонной, залежавшейся въ памяти фразой. Въ этомъ незначущемъ на первый взглядъ психологическомъ фактъ выразилось очень многое. Для Н. К. Михайловскаго (хотя онъ въ своей стать и утверждаетъ обратное) самъ Прудонъ, повидимому, ничего не значилъ. Прудонъ лишь воплощение великой идеи гуманности (да будетъ мнъ дозволено пользоваться этимъ словомъ въ

его самомъ широкомъ смыслѣ), ну, а развѣ цѣлая армія Прудоновъ-мошенниковъ, даже Прудоновъ-разбойниковъ и убійцъ могла бы набросить хоть тэнь сомнѣнія на величіе идеи! Гуманность держится не авторитетомъ французскихъ писателей, она-часть души самого Н. К. Михайловскаго, и часть самая прочная. Объ этомъ онъ самъ хорошо говоритъ въ предисловіи къ новому изданію своихъ сочиненій, въ предисловіи, подводящемъ итогъ его многольтней литературной дьятельности: «всякій разъ, какъ мнѣ приходитъ въ голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нътъ, кажется, ни въ одномъ европейскомъ языкъ. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются однимъ и тъмъ же словомъ и какъ бы сливаются въ одно великое цѣлое. Правда, въ этомъ огромномъ смысль слова всегда состояла цьль моихъ исканій... Я никогда не могъ повърить и теперь не върю, чтобы нельзя было найти такую точку зрвнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя». Въ этихъ словахъ-объясненіе того, почему Н. К. Михайловскій остается спокойнымъ, дълая, свое открытіе о Прудонъ, хотя онъ и знаетъ, что въ такихъ случаяхъ полагается очень сильно огорчаться. Что Прудонъ, когда есть у человъка въ душъ идея, прочная какъ гранитъ, aere perennius, нерукотворная! Вотъ эта-то непоколебимая в ра въ идею, въ гуманность, въ правду, которая приняла какъ фактъ второстепенной важности открытіе о Прудонъ (въроятно, Н. К. Михайловскій дьлалъ въ своей жизни не одно такое открытіе и не разъ удивлялся черствости своей души и даже, быть

можетъ, бичевалъ себя за то), помъщала критику остановиться въ виду необычайнаго случая «жестокаго таланта». Въдь не жестокая бездарность—а жестокій талантъ, т.-е. свойство человъка, по поводу котораго и самые крайніе позитивисты не стѣсняются вспоминать имя Божіе. И вдругъ талантъ оказывается въ услуженіи у жестокости! Но Н. К. Михайловскій одинъ изъ тъхъ счастливыхъ избранниковъ, которымъ дано всю жизнь служить идеямъ. Такимъ людямъ и идеи служатъ, оберегая ихъ отъ ужаснъйшихъ переживаній. Не то было съ Достоевскимъ. Ему не удалось остаться до конца жизни жрецомъ своей молодой въры. Онъ былъ обреченъ на участь перебъжчика, измънника, предателя. Такимъ людямъ идеи мстятъ, и мстятъ безжалостно, неумолимо. Нътъ позора, невидимаго, внутренняго, нътъ униженія, которое бы не выпадало на ихъ долю. Каторга Достоевскаго продолжалась не четыре года, а всю жизнь... Н. К. Михайловскій, конечно, правъ, когда объясняетъ міровоззрініе Достоевскаго вынесенными имъ испытаніями. Но вопросъ въ томъ, дъйствительно ли такія испытанія мъшаютъ людямъ видъть «истину»? Не наоборотъ ли? Въдь можетъ быть, что обыденная жизнь среди обыденныхъ людей даетъ и философію обыденности! А кто поручится, что именно такая философія нужна людямъ? Можетъ быть, чтобъ обръсти истину, нужно прежде всего освободиться отъ всякой обыденности? Такъ что каторга не только не опровергаетъ «убъжденій», но оправдываетъ ихъ; и настоящая, истинная философія есть философія каторги. . Если все это такъ, то, значитъ, и гуманность, родившаяся среди вольныхъ людей, не вправъ тащить жестокость къ позорному столбу и попрекать ее ея

темнымъ, каторжнымъ происхожденіемъ, и должна уступить своей униженной противницѣ всѣ несчетныя права и преимущества, которыми она до сихъ поръ пользовалась въ мірѣ, и прежде всего блестящую свиту поэтовъ, художниковъ, философовъ и проповѣдниковъ, которые въ теченіе тысячелѣтій неустанно расточали ей высокія похвалы...

Во всякомъ случав, справедливость требуетъ отъ насъ, чтобы мы по крайней мврв безпристрастно и внимательно выслушали подпольнаго, жестокаго человъка, не смущаясь ни страхами гр. Толстого, ни непоколебимой вврой въ правду Н. К. Михайловскаго.

# XII.

Скептицизмъ и пессимизмъ возбуждаютъ въ подпольномъ человъкъ такой же мистическій ужасъ, какъ и въ гр. Толстомъ, но вернуться къ обыденности, даже прилично притвориться предъ собой и другими вернувшимся къ обыденности (онъ бы, можетъ быть, пошелъ на это) ему не дано. Онъ знаетъ, что былое быльемъ поросло, что гранитъ, aere perennius, нерукотворность все то, словомъ, на чемъ люди основывали до сихъ поръ свою «прочность», всв ихъ «апріори» для него безвозвратно погибли. И онъ съ дерзостью не имѣющаго надежды сразу ръшается перейти за роковую черту, сдълать тотъ страшный шагъ, отъ котораго его предостерегали и завъты прошлаго, и собственный опытъ уже прожитыхъ сорока лътъ. Побъдить идеализмомъ свои несчастія и сомнѣнія — невозможно. Всѣ попытки борьбы въ этомъ направленіи не привели ни къ чему: «это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мнъ

затылокъ въ мои сорокъ лътъ», говоритъ у Достоевскаго его подпольный человъкъ. Остается одно: оставить безплодную борьбу и пойти вследъ за скептицизмомъ и пессимизмомъ, посмотръть — куда они приведутъ человъка. Это значитъ сказать себъ: «все, что цънилось, все, что считалось прекраснымъ и высокимъвъ этой жизни для меня запретный плодъ. Но я живу еще, я буду еще долго жить въ новыхъ, страшныхъ условіяхъ. Такъ создамъ же я себѣ свое прекрасное и высокое». Иначе говоря, начинается «переоцънка всъхъ цѣнностей». Идеализмъ, совершенно неожиданно для себя, обращается изъ безгрѣшнаго судьи въ подсудимаго. Достоевскому стыдно вспомнить, что онъ когда-то самъ былъ идеалистомъ. Онъ хотълъ бы отречься отъ своего прошлаго и за невозможностью обмануть себя, старается представить себъ свою недавнюю жизнь въ иномъ свъть, придумываетъ себъ смягчающія вину обстоятельства. «У насъ, русскихъ, вообще говоря, никогда не бывало глупыхъ, надзвъздныхъ, нъмецкихъ и особенно французскихъ романтиковъ, на которыхъ ничего не дъйствуетъ, хоть земля подъ ними трещи, хоть погибай вся Франція на баррикадахъ — они все ть же; даже для приличія не измъняются и все будутъ пъть свои надзвъздныя пъсни, такъ сказать, по гробъ своей жизни, потому что они дураки. У насъ же, въ русской земль, ньть дураковъ»... 1). Ужь будто у насъ ньть «дураковъ!» А кто по ночамъ воспъвалъ Макара Дъвушкина? Кто обливался слезами надъ Наташей даже въ ту пору, когда земля уже трещала подъ ногами? Увы, этихъ страницъ прошлаго не вытравить изъ памяти, сколько ни хитри. Изъ всвхъ нашихъ романти-

<sup>1)</sup> Записки изъ подполья, 107.

ковъ, Достоевскій былъ самымъ мечтательнымъ, самымъ надзвъзднымъ, самымъ искреннимъ.

Теперь, когда наступилъ страшный судъ и когда онъ увиделъ, что порядокъ на этомъ суде иной, чемъ объщали Сократъ и Платонъ, и что, несмотря на его добродътели, его, съ толпой ему подобныхъ, загнали ошую, онъ хочетъ хоть немного оправдаться. Можетъ быть онъ вспомнилъ — въ такихъ случаяхъ, какъ извъстно, память бываетъ всегда назойливо услужливойможетъ, онъ вспомнилъ, что въдь его и предупреждали. Ему говорили, что цълой сотнъ праведниковъ такъ не обрадуются на судь, какъ одному раскаявшемуся гръшнику. Онъ долженъ былъ бы понять, что праведники, всв эти «надзввздные романтики», считаются дюжинами и на послъднемъ судъ, въ качествъ дюжинныхъ людей, не могутъ разсчитывать на прощение. Но прежде онъ не слышалъ или не понималъ предостерегающаго голоса, а теперь — теперь почти уже поздно, теперь раскаяніе, самобичеваніе — уже ни къ чему. Онъ осужденъ и, конечно, навъки. На страшномъ судъ нътъ иныхъ приговоровъ. Это не то, что у гр. Толстого въ его дълахъ съ совъстью, налагающей приговоры условные, человъческіе, въ которыхъ есть и правда, и милость и-главное-объщание прощения. Тутъ прощения нътъ. Но, что еще хуже, здъсь и резиньяція, на которую такъ всегда разсчитываютъ моралисты, не помогаетъ. Вотъ вамъ свидътельство свъдущаго въ этихъ дълахъ подпольнаго человъка:... «передъ стъной непосредственные люди... искренно пасуютъ. Для нихъ ствна не отводъ, какъ, напримвръ, для насъ... не предлогъ воротиться съ дороги. Нътъ, они пасуютъ со всей искренностью. Ствна имветь для нихъ что-то успокоительное, нравственно разрѣшающее и окончательное. пожалуй даже, что-то мистическое» 1). Языкъ, конечно, иной, -- но кто не узнаетъ въ этой стѣнѣ кантовскихъ a priori, поставленныхъ предъ Ding an sich? Философовъ они очень удовлетворяли, но Достоевскій, которому больше всего на свътъ нужно было это «успокоительное, нравственно разръшающее и окончательное», сознательно предпочитаетъ лучше расшибить голову о стъну, чъмъ примириться съ ея непроницаемостью. «Страшно впасть въ руки Бога живаго!» Вы видите, что «ввчныя» истины были придуманы мудрецами не столько для нуждающихся въ утвшении, сколько для утвшителей, т.-е. для себя самихъ. Отъ этой мысли Достоевскій приходить въ ужасъ. Въдь онъ же всей своей жизнью, всёмъ своимъ прошлымъ олицетворялъ идею утвшающаго. Онъ былъ романистомъ, учившимъ людей върить, что ужасная судьба униженныхъ и оскорбленныхъ искупается слезами и добрыми чувствами читателей и писателей. Его счастье, его вдохновение питалось «последнимъ человекомъ», «братомъ»... Лишь тогда, когда человъкъ воочію убъждается, что такую безобразную ложь онъ могъ цълые годы лельять въ душь своей и чтить, какъ великую и святую истину, лишь тогда онъ начинаетъ понимать, какъ нельзя върить «идеямъ» и въ какія прекрасныя и соблазнительныя формы могутъ облекаться самыя низменныя побужденія наши, если имъ нужно взять власть надъ нашей душой. И точно, что можетъ быть ужасньй пьвца «быдныхъ людей», орошающаго свой поэтическій цвѣтникъ слезами Макара Дѣвушкина и Наташи.

<sup>1)</sup> Ib., 77.

Теперь ясно, отчего Достоевскій не можетъ возвратиться къ прежнему успокоенію, къ той стѣнѣ, которая заключаетъ въ себъ столько нравственно разръшающаго и окончательнаго для непосредственныхъ людей. Лучше какая угодно правда, чёмъ такая ложь, говоритъ онъ себъ-и отсюда у него мужество, съ которымъ онъ глядитъ въ лицо дъйствительности. Помните почти безсмысленное, но геніальное выраженіе шекспировскаго Лира: «отъ медвъдя ты побъжишь, но, встрътивъ на пути бушующее море, къ пасти звъря пойдешь назадъ»? Достоевскій побѣжалъ отъ дѣйствительности, но, встрътивъ на пути идеализмъ-пошелъ назадъ: всѣ ужасы жизни не такъ страшны, какъ выдуманныя совъстью и разумомъ идеи. Чъмъ обливаться слезами надъ Дъвушкинымъ – лучше правду объявить: пусть свътъ провалится, а чтобъ мнъ чай былъ. Не легко было Достоевскому принять такую «правду», да и что съ ней дълать человъку, у котораго въ прошломъ-Макаръ Дъвушкинъ и каторга, а въ настоящемъ – падучая и всѣ прелести жизни изо дня въ день бьющагося, уже не молодого, но почти начинающаго петербургскаго писателя? Когда-то думали, что «истина» утъшаетъ, укръпляетъ человъка, поддерживаетъ въ немъ бодрость духа. Но истина подполья совсъмъ иначе устроена, чъмъ ея великодушныя предшественницы. Она нимало не думаетъ о человъкъ, а если, метафорически выражаясь, ей и можно приписать кой-какія намъренія, то во всякомъ случав никакъ не благожелательныя. Успокаивать—не ея дело. Вотъ разве посмѣяться, обидѣть—на это она еще способна... «Законы природы постоянно и болве всего всю жизнь обижали меня», разсказываетъ подпольный человъкъ. Удиви-

тельно ли, что у него не можетъ быть нъжности ни къ истинамъ, ни къ идеаламъ, если тѣ и другіе, то въ формъ законовъ природы, то въ формъ высокихъ ученій о нравственности, только и знали, что оскорблять и унижать ни въ чемъ неповинное и ребячески довърчивое существо? Чемъ можно ответить такимъ властелинамъ? Какое чувство, кромъ въчной, непримиримой ненависти можно питать къ естественному порядку и къ гуманности? Спенсеръ проповъдывалъ приспособленіе, моралисты — покорность судьбь. Но все это хорошо при предположении, что приспособиться еще возможно, а покорность принесетъ хотя бы покой. «При предпололоженіи!» Но психологія уже показала намъ, что всъ предположенія придуманы только для предполагающихъ и что даже гр. Толстой принялъ участіе въ заговоръ противъ униженныхъ и оскорбленныхъ.

Въ этомъ причина, почему Достоевскій, къ удивленію его современниковъ, съ такимъ страннымъ упорствомъ отказывался благоговъть предъ гуманными идеями, такъ безраздѣльно господствовавшими въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ въ нашей литературъ. Н. К. Михайловскій справедливо виділь въ немъ «злонамі реннаго» человъка (какъ только этотъ эпитетъ забрелъ на страницы сочиненій Н. К. Михайловскаго — мы привыкли его встрвчать въ иныхъ мвстахъ). Какъ, напримвръ, подпольный человъкъ разсуждаетъ о «будущемъ счастьъ человъчества», т.-е. о томъ краеугольномъ камнъ, на которомъ покоились и до сихъ поръ покоятся всѣ «убѣжденія» гуманныхъ людей! «Тогда-то, говоритъ онъ, настанутъ новыя экономическія отношенія, совсѣмъ уже готовыя..., такъ что въ одинъ мигъ исчезнутъ всевозможные вопросы собственно потому, что на нихъ

получатся всевозможные отвъты. Тогда выстроится хрустальный дворецъ. Ну, словомъ, тогда прилетитъ птица Каганъ». Видно, что говоритъ злонамъренный человъкъ, посягающій на спокойствіе и благополучіе своихъ ближнихъ. Но это еще ничего-пока только одна иронія. А дальше слёдуеть уже почти «призывъ къ дёлу». «Я, напримфръ, продолжалъ онъ, нисколько не удивлюсь, если вдругъ, ни съ того, ни съ сего, среди всеобщаго будущаго благоразумія возникнетъ какой-нибудь джентельменъ съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмѣшливой физіономіей, упретъ руки въ бока и скажетъ намъ всъмъ: «а что, господа, не столкнуть ли намъ все это благоразуміе съ одного раза, ногой, прахомъ, единственно съ той цѣлью, чтобы всѣ эти логариемы отправить къ чорту и чтобы намъ опять на своей воль пожить?» 1). Очевидно, вы имъете тутъ дѣло не съ діалектикомъ. Достоевскому не до спора, совсѣмъ не до спора. Онъ вѣдь не чужія, а свои собственныя надежды убиваетъ. «Я это говорилъ вовсе не потому, что ужъ такъ люблю мой языкъ выставлять, признается онъ далье. Я, можетъ быть, на то только и сердился, что такого зданія, которому бы можно было не выставлять языка, изъ всехъ вашихъ зданій до сихъ поръ не находится». Человъкъ съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей тутъ, значитъ, ни при чемъ. Вопросъ идетъ о томъ, можетъ ли примирить хрустальное зданіе Достоевскаго съ его прошлой, настоящей, съ его въчной каторгой? И отвътъ на него дается ръзко отрицательный: нътъ, не можетъ. Если дача человъка обръсти счастье на земль, то, значитъ, все навсегда погибло. Эта задача уже невыполнима,

<sup>1)</sup> Записки изъ подполья, 90.

ибо развъ будущее счастье можетъ искупить несчастье прошлаго и настоящаго? Развъ судьба Макара Дъвушкина, котораго оплевываютъ въ XIX стольтіи, становится лучше оттого, что въ ХХП стольтіи никому не будетъ дозволено обижать своего ближняго? Не только не лучше, а хуже. Нътъ, если уже на то пошло, такъ пусть же навъки несчастье живетъ среди людей, пусть и будущихъ Макаровъ оплевываютъ. Достоевскій теперь не только не хочетъ пріуготовлять основаніе для будущихъ великольній хрустальнаго дворца, -- онъ съ ненавистью, злобой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ тайной радостью заранве торжествуетъ при мысли, что всегда найдется какой-нибудь джентельменъ, который не дастъ водвориться на землъ благополучію. Джентельменълицо, конечно, очень фантастическое; для человъка върующаго онъ, разумъется, не доводъ. Но въдь здъсь и не въ доводахъ дѣло. Сущность въ томъ, что Достоевскій не хочетъ всеобщаго счастья въ будущемъ, не хочетъ, чтобъ это будущее оправдывало настоящее. Онъ требуетъ иного оправданія и лучше предпочитаетъ до изнеможенія колотиться головой объ стѣну, чѣмъ успокоиться на гуманномъ идеаль. Люди избрали себь благой удълъ, спасовавши предъ стъной. Но такая доля уготовлена не для всъхъ. А priori существуетъ только для непосредственныхъ натуръ. Что же остается Достоевскому?

### XIII.

Въ «Запискахъ изъ подполья» Достоевскій отрекается отъ своихъ идеаловъ, отъ тѣхъ идеаловъ, которые, какъ ему казалось, онъ вынесъ нетронутыми

изъ каторги. Я говорю «казалось», ибо на самомъ дёлё то, что онъ принималъ во время своей жизни въ острогъ и въ первые годы свободы за идеалы, была лишь — надъюсь теперь это очевидно — обманчивая въра, что по окончаніи срока наказанія онъ станетъ прежнимъ вольнымъ человъкомъ. Какъ и всъ люди, онъ принималъ собственную надежду за идеалъ и торопился вырвать изъ себя всв воспоминанія о каторгв или по крайней мъръ приспособить ихъ къ условіямъ новой жизни. Но его старанія ни къ чему или, върнье, почти ни къ чему не привели. Каторжныя истины, какъ онъ ихъ ни приглаживалъ и ни прибиралъ, сохранили слишкомъ явные следы своего происхожденія. Изъподъ пышныхъ уборовъ глядъли на читателей угрюмыя, клейменыя лица, виднълись бритыя головы. Въ шумихъ громкихъ словъ слышался звонъ цъпей. Только «Записки изъ мертваго дома» были приняты публикой и критикой, какъ нѣчто свое, обыденное, вольное. И точно, въ этомъ произведении Достоевский проявляетъ одинъ разъ въ жизни — почти толстовское искусство примиренія дъйствительности съ принятыми идеалами. Читатель уходилъ отъ «Записокъ изъ мертваго дома» просвътленнымъ, возвысившимся, умиленнымъ, готовымъ на борьбу со зломъ, и т. д. — совсвмъ какъ того требовала современная эстетика. И, кстати, въ своемъ возвышенномъ настроеніи и въ своей готовности считалъ Достоевскаго такимъ же хорошимъ и добрымъ человъкомъ, какъ и самого себя. А между тъмъ чуточку вниманія и поменьше восторженности — и въ «Запискахъ изъ мертваго дома» открываются такіе перлы, какихъ и въ подпольв не найдешь. Напримвръ, хотя бы эти заключительныя слова романа: «сколько

въ этихъ ствнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо уже все сказать; въдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Въдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно»... Кто изъ русскихъ людей не знаетъ этихъ строкъ наизусть? Да и не имъ ли наполовину обязанъ романъ своей славой? Значитъ, умълъ же Достоевскій принарядить эту безобразную и отвратительную мысль. Какъ? Лучшіе русскіе люди живуть въ каторгь?! Самый даровитый, самый сильный, необыкновенный народъ, это -- убійцы, воры, поджигатели, разбойники? И кто такъ говоритъ? Человъкъ, жившій съ Бълинскимъ, Некрасовымъ, Тургеневымъ, Григоровичемъ, со всѣми тѣми людьми, которые до сихъ поръ считались красой и гордостью Россіи! И имъ предпочесть клейменыхъ обитателей мертваго дома? Но въдь это — настоящее безуміе. А между тъмъ два покольнія читателей видьли въ этомъ сужденіи выраженіе высокой гуманности Достоевскаго. Полагали, что это онъ такъ въ смиреніи своемъ, въ своей любви къ ближнему на новый ладъ воспъваетъ послѣдняго человѣка. Даже для приличія не замѣтили, что пъвецъ на этотъ разъ въ своемъ усердіи зашелъ уже слишкомъ далеко. Только въ самое послѣднее время, наконецъ, обратили вниманіе (и то, собственно говоря, случайно) на несообразность такого смиренія. Но все же не осмълились открыто упрекнуть Достоевскаго-до того уже укрѣпилась репутація святости за приведеннымъ отрывкомъ. Постарались только ослабить его значеніе соотвътствующей интерпретаціей.

Стали указывать на то обстоятельство, что во времена Достоевскаго каторжники собственно не были настоящими преступниками, а были только протестантами — большей частью людьми, возставшими противъ безобразія крѣпостныхъ порядковъ.

Объясненіе, хотя и запоздалое, но, конечно, необходимое. Къ сожальнію, оно совершенно лишено какого бы то ни было основанія. Достоевскій протестантовъ въ каторгь не очень любилъ, только что переносилъ ихъ. Вспомните, какъ онъ говоритъ о политическихъ преступникахъ. Его восторги относятся къ настоящимъ каторжникамъ, вотъ къ тьмъ, о которыхъ его товарищъ по заключенію, полякъ М-цкій, всегда говорилъ: је haïs ces brigands—и только къ этимъ. Въ нихъ-то онъ нашелъ и силы, и дарованія, и необыкновенность, ихъ-то онъ поставилъ выше Бълинскаго, Тургенева и Некрасова; намъ предоставляется возмущаться такимъ сужденіемъ, смѣяться надъ нимъ, проклинать его—что угодно; но Достоевскій именно это и только это хотьлъ сказать.

Въ противоположность поляку М-цкому Достоевскій въ этихъ brigands видѣлъ, если «надо уже все сказать», —а вѣдь я думаю пора уже, — свой «идеалъ», и какъ когда-то отъ Бѣлинскаго, такъ теперь отъ нихъ принялъ все ихъ, хотя и ни въ какихъ книгахъ не записанное, но несомнѣнно очень опредѣленное и отчетливое ученіе о жизни. Принялъ, правда, не съ радостью и съ готовностью, а потому, что иначе не могъ, и не соображаясь съ тѣмъ, что оно принесетъ ему: въ этихъ случаяхъ beneficium inventarii не полагается... Онъ и самъ не хочетъ признаться даже себѣ, что учился у каторжниковъ. Защищая свои новыя воззрѣнія, онъ

все ссылается на народъ. »... Нѣчто другое измѣнило нашъ взглядъ, наши убѣжденія и сердца наши. Это нѣчто другое было непосредственное соприкосновеніе съ народомъ, братское соединеніе съ нимъ въ общемъ несчастіи, понятіе, что самъ сталъ такимъ же, какъ онъ, съ нимъ сравненъ и даже приравненъ къ низшей ступени его» 1).

Но какой же это народъ — тѣ люди, съ которыми жилъ Достоевскій? Это — каторжники, это тъ элементы, которые народъ извергаетъ изъ себя. Жить съ ними значитъ не сойтись, не соприкоснуться съ народомъ, а уйти отъ него такъ далеко, какъ не уходилъ ни одинъ изъ проживающихъ постоянно за границей абсентеистовъ нашихъ. Этого не должно ни на минуту забывать. А если такъ, то, стало быть, и все благоговѣніе Достоевскаго предъ народомъ, которое дало ему столько преданныхъ и страстныхъ поклонниковъ, относилось къ совсвиъ иному божеству, и русскіе, «вврующіе» читатели были жестоко и неслыханно обмануты своимъ учителемъ. Правда, Достоевскій былъ не первымъ учителемъ, обманувшимъ своихъ учениковъ. Но на такую подмѣну не у многихъ хватило бы мужества. Я полагаю, что самъ Достоевскій, несмотря на свою необыкновенную проницательность и чуткость ко всему, что относилось къ идеаламъ и въръ (онъ авторъ «великаго инквизитора»), въ данномъ случав не вполнв давалъ себъ отчетъ въ томъ, что онъ дълалъ. Онъ не хотълъ върить въ каторжниковъ, и если въ приведенномъ отрывкъ изъ «мертваго дома» возводитъ ихъ на столь недосягаемый пьедесталь, то лишь въ смутной надеждь, что каторжниковъ все еще можно будетъ подчинить

¹) «Гражданинъ». 1873 г. № 50.

болье высокой идев. По крайней мъръ въ своихъ сочиненіяхъ Достоевскій всего одинъ только разъ открыто преклонился предъ своими товарищами по заключенію. И то, въроятно, потому, что «Записки изъ мертваго дома» своимъ общимъ колоритомъ устраняютъ всякую возможность подозрвнія у читателя. Въ нихъ столько умиленія предъ добромъ, столько художественности. Читатель уже давно пересталъ присматриваться къ отдельнымъ мыслямъ: говори, что хочешь, все сойдетъ за высокую идею.

А между тъмъ, всъ вынесенныя Достоевскимъ въ Сибири испытанія были ничтожны по своему значенію по сравнении съ этой страшной необходимостью преклониться предъ каторжными. «Знаешь ли ты, мой другъ, слово презръніе? И муки твоей справедливости быть справедливымъ къ твмъ, кто презираетъ тебя?» спрашиваетъ Нитше. И точно — нътъ большихъ мукъ въ жизни. А Достоевскому пришлось узнать ихъ. Каторжники презирали его, объ этомъ свидетельствуетъ чуть ли не каждая страница «Записокъ изъ мертваго дома», а сознаніе, совъсть, «справедливость» не давали ему мстить тѣмъ же, отвѣчать на презрѣніе презрѣніемъ. Онъ еще принужденъ былъ, какъ Нитше, взять сторону своихъ неумолимыхъ враговъ, признать въ нихъ-и, повторяю, не за страхъ, не по величію своей снисходящей къ послъднему человъку души, а за совъсть, — учителей своихъ, высшихъ, наиболье даровитыхъ людей, которые своимъ существованіемъ оправдываютъ все, что есть безобразнаго, ничтожнаго, ненужнаго въ жизни, т.-е. Достоевскихъ, Тургеневыхъ, Бълинскихъ и т. д.

Такое страшное бремя вынесъ Достоевскій изъ своей

каторги. Съгодами оно не только не становилось легче, но все болѣе и болѣе давило его. Свалить его съ себя онъ не могъ до самыхъ послѣднихъ дней своихъ. Нужно было его нести, нужно было его скрывать отъ всѣхъ глазъ и при томъ еще «учить» людей. Какъ справиться съ такой задачей?

## RESPONDED TO THE RESPONDED TO THE RESPONDED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Отвътомъ является вся послъдующая литературная дъятельность Достоевскаго. Униженными и оскорбленными отнынъ онъ уже почти не занимается, развъ только иногда, между деломъ, по старой привычке. Любимая его тема – преступленіе и преступникъ. Предъ нимъ неотступно стоитъ одинъ вопросъ: «что это за люди, каторжники? Какъ случилось, что они показались мнь, продолжають казаться правыми въ своемъ презрѣніи ко мнѣ и отчего я невольно чувствую себя предъ ними такимъ уничтоженнымъ, такимъ слабымъ, такимъ, страшно сказать, обыкновеннымъ. И неужели это — истина? Этому — нужно учить людей?» Въ томъ, что у Достоевскаго былъ такой вопросъ, сомнъваться невозможно. Статья Раскольникова ясно говоритъ объ этомъ. Въ ней люди дълятся не на добрыхъ и на злыхъ, а на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, причемъ въ разрядъ обыкновенныхъ зачисляются всв «добрые», повинующіеся въ своей духовной ограниченности нравственнымъ законамъ; необыкновенные же сами создаютъ законы, имъ — «все позволено». Разумихинъ върно резюмируетъ смыслъ статьи, когда говоритъ Раскольникову: «что дъйствительно оригинально во всемъ этомъ (то-есть въ стать и объяс-

нительныхъ къ ней разсужденіяхъ Раскольникова) и дъйствительно принадлежитъ одному тебъ, къ моему ужасу, это-то, что ты все-таки кровь по совъсти разрѣшаешь и, извини меня, съ такимъ фанатизмомъ даже... Въ этомъ стало быть и главная мысль твоей статьи заключается. Въдь это разръшение крови по совъсти, это... это, по-моему, страшнве, чвмъ оффиціальное разрѣшеніе кровь проливать, законное» 1). (Слова «оригинально» и «по совъсти» подчеркнуты у самого Достоевскаго). Такимъ образомъ «совъсть» принуждаетъ Раскольникова стать на сторону преступника. Ея санкція, ея одобреніе, ея сочувствіе уже не съ добромъ, а со зломъ. Самыя слова «добро» и «зло» уже не существуютъ. Ихъ замънили выраженія «обыкновенность» и «необыкновенность», причемъ съ первымъ соединяется представление о пошлости, негодности, ненужности; второе же является синонимомъ величія. Иначе говоря, Раскольниковъ становится «по ту сторону добра и зла», и это уже 35 лътъ тому назадъ, когда Нитше еще былъ студентомъ и мечталъ о высокихъ идеалахъ. Правду сказалъ Разумихинъ мысль совершенно оригинальная и цъликомъ принадлежащая Достоевскому. Въ 60-хъ годахъ никому не только въ Россіи, но и въ Европъ ничего подобнаго и не снилось. Даже Шекспировскій «Макбетъ» принимался тогда, какъ назидательная картина угрызеній совъсти, ожидающихъ еще на землъ гръшника (Брандесъ и теперь еще такъ толкуетъ «Макбета»: fabula docet).

Теперь вопросъ: если мысль Раскольникова столь оригинальна, что решительно никому, кроме его творца,

<sup>1)</sup> Преступленіе и наказаніе, стр. 260.

не приходила въ голову, зачемъ было Достоевскому вооружаться противъ нея? Для чего копья ломать? Съ къмъ борется Достоевскій? Отвътъ: съ собой и только съ самимъ собой. Онъ одинъ, во всемъ міръ, позавидовалъ нравственному величію преступника - и, не смъя прямо высказать свои настоящія мысли, создавалъ для нихъ разнаго рода «обстановки». Сперва онъ выразиль въ «Запискахъ изъ мертваго дома» свое преклоненіе предъ каторжниками въ такой формь, что соблазнилъ къ нему самыхъ «добрыхъ» и чуткихъ людей. Потомъ подставилъ подъ понятіе народа каторжниковъ. Потомъ всю жизнь воевалъ съ теоретическими отступниками «добра», хотя во всемірной литератур'в былъ всего одинъ такой теоретикъ — самъ Достоевскій. Въдь если бы въ самомъ дълъ задача Достоевскаго сводилась къ борьбъ со зломъ, то онъ должень быль бы себя превосходно чувствовать. Кто изъ его товарищей по перу не имълъ такой же задачи? Но у Достоевскаго была своя, оригинальная, очень оригинальная идея. Борясь со зломъ, онъ выдвигалъ въ его защиту такіе аргументы, о которыхъ оно и мечтать никогда не смѣло. Сама совъсть взяла на себя дѣло зла!.. Мысль, лежащая въ основъ статьи Раскольникова, развита подробно и въ иной форм у Нитше, въ ero zur Genealogie der Moral, и еще прежде въ Menschliches Allzumenschliches. Я не хочу сказать, что Нитше заимствовалъ ее у Достоевскаго. Когда онъ писалъ свое «Menschliches Allzumenschliches», въ Европъ о Достоевскомъ ничего не знали. Но можно съ увъренностью утверждать, что никогда бы немецкій философъ не дошелъ въ «Genealogie der Moral» до такой смѣлости и откровенности въ изложении, если бы не чувствовалъ за собой поддержки Достоевскаго.

Во всякомъ случав, очевидно, что, несмотря фабулу романа, истинная трагедія Раскольникова въ томъ, что онъ ръшился преступить законъ, а въ томъ, что онъ сознавалъ себя неспособнымъ на такой шагъ. Раскольниковъ не убійца; никакого преступленія за нимъ не было. Исторія со старухой процентщицей и Лизаветой — выдумка, поклепъ, напраслина. И Иванъ Карамазовъ впослъдствии не былъ причастенъ къ дълу Смердякова. И его оклеветалъ Достоевскій. Всв эти «герои» — плоть отъ плоти самого Достоевскаго, надзвъздные мечтатели, романтики, составители проектовъ будущаго совершеннаго и счастливаго устройства общества, преданные друзья человъчества, внезапно устыдившіеся своей возвышенности и надзв'яздности и сознавшіе, что разговоры объ идеалахъ — пустая болтовня, не вносящая ни одной крупицы въ общую сокровищницу человъческого богатства. Ихъ трагедія въ невозможности начать новую, иную жизнь. И такъ глубока, такъ безъисходна эта трагедія, что Достоевскому не трудно было выставить ее, какъ причину мучительныхъ переживаній своихъ героевъ убійства. Но считать на этомъ основаніи Достоевскаго знатокомъ и изслѣдователемъ преступной души, нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Хотя онъ и зналъ каторжниковъ, но онъ ихъ видълъ въ тюрьмъ. Ихъ прошлая вольная жизнь, исторія ихъ преступленій осталась для него такой же тайной, какъ и для всёхъ насъ. Арестанты обо всемъ этомъ никогда не говорили. А поэтическія фантазіи? скажутъ мнъ. Но, на мой взглядъ, по поводу Достоевскаго о ней вспоминать не приходится. Это у древ-

нихъ пъвцовъ была фантазія. Къ нимъ, точно, по ночамъ прилетали музы и нашептывали имъ дивные сны. которые и записывались на утро любимцами Аполлона. Достоевскому же, подпольному человъку, каторжнику, россійскому литератору, носившему закладывать въ ссудныя кассы женины юбки, вся эта миоологія совсвмъ не къ лицу. Его мысль бродила по пустынямъ собственной души. Оттуда-то она и вынесла трагедію подпольнаго человъка, Раскольникова, Карамазова и т. д. Эти-то преступники безъ преступленія, эти-то угрызенія совъсти безъ вины и составляютъ содержаніе многочисленныхъ романовъ Достоевскаго. Въ этомъ онъ самъ, въ этомъ – дъйствительность, въ этомъ – настоящая жизнь. Все остальное — «ученіе». Все остальное наскоро сколоченный изъ обломковъ старыхъ строеній жалкій шалашъ. Кому онъ нуженъ? Самъ Достоевскій — необходимо это отмѣтить — придавалъ большое значеніе своему ученію, такъ же какъ и гр. Толстой, какъ Нитше, какъ всв почти писатели. Онъ полагалъ, что можетъ сказать людямъ, что имъ дълать. какъ имъ жить. Но эта смѣшная претензія, конечно, такъ и осталась навъкъ претензіей. Люди живутъ и всегда жили не по книгамъ.

Въ концѣ «Преступленія и наказанія» вы читаете слѣдующія многообѣщающія строки: «...Но тутъ уже начинается новая исторія, исторія постепеннаго обновленія человѣка, исторія его перерожденія, постепеннаго перехода изъ одного міра въ другой, знакомства съ новою, доселѣ совершенно невѣдомою дѣйствительностью. Это могло бы составить тему новаго разсказа, но теперешній разсказъ нашъ оконченъ». Не звучатъ ли эти слова торжественнымъ обѣтомъ? И не взялъ ли на себя До-

стоевскій, какъ учитель, обязанности показать намъ эту новую дъйствительность, новыя возможности для Раскольникова? Но дальше объта учитель не пошелъ. Въ предисловіи къ «Братьямъ Карамазовымъ», уже посліднему произведению Достоевскаго, мы опять сталкиваемся съ тъмъ же объщаниемъ. Одного романа Достоевскому мало. Чтобъ обрисовать своего настоящаго героя, ему нуженъ еще одинъ романъ, хотя въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», растянувшихся на тысячу страницъ, должно было бы хватить мѣста и для «новой жизни». А вѣдь между «Преступленіемъ и наказаніемъ» и «Братьями Карамазовыми» Достоевскимъ были написаны цёлыхъ три романа и все громадныхъ: «Идіотъ», «Подростокъ», «Бѣсы»! Но объ обътъ все не вспоминается. «Идіотъ» съ княземъ Мышкинымъ, конечно, въ разсчетъ не можетъ быть принятъ. Если только такое «новое» ждетъ человъка, если нашимъ «идеаломъ» долженъ служить князь Мышкинъ, эта жалкая твнь, это холодное, безкровное привидѣніе, то не лучше ли совсѣмъ не глядьть въ будущее? Самый скромный и обиженный человъкъ, даже Макаръ Дъвушкинъ откажется отъ такихъ «надеждъ» и вернется къ своему бъдному прошлому. Нътъ, князь Мышкинъ одна идея, т.-е. пустота. Да и роль-то его какова! Онъ стоить между двухъ женщинъ и, точно китайскій болванчикъ, кланяется то въ одну, то въ другую сторону. Правда, отъ времени до времени Достоевскій даетъ ему хорошо поговорить. Но въдь это еще не заслуга: разговариваетъ-то самъ авторъ. Еще князь Мышкинъ, какъ и Алеша Карамазовъ, надъляется необыкновенной способностью къ предугадыванію, почти граничащей съ ясновидьніемъ. Но и это-небольшое достоинство въ геров романа,

гдъ мыслями и поступками всъхъ дъйствующихъ лицъ управляетъ авторъ. А сверхъ этихъ качествъ князь Мышкинъ — чистъйшій нуль. Въчно скорбя о скорбящихъ, онъ никого не можетъ утвшить. Онъ отталкиваетъ отъ себя Аглаю, но не успокаиваетъ Настасью Филипповну; онъ сходится съ Рогожинымъ, предвидитъ его преступленіе, но ничего сдълать не можетъ. Хотя бы ему дано было понять трагичность положенія близкихъ ему лицъ! Но и этого нътъ. Его скорбь-только скорбь по обязанности. Оттого-то онъ такъ легокъ на слова надежды и утвшенія. Даже Ипполиту онъ предлагаетъ свой литературный бальзамъ, но тутъ-то его встръчають или, если хотите, провожають по заслугамь. Нътъ, князь Мышкинъ — выродокъ даже среди высокихъ людей Достоевскаго, хотя всв они болве или менве неудачны. Достоевскій понималъ и умълъ рисовать лишь мятежную, борящуюся, ищущую душу. Какъ только же онъ дѣлалъ попытку изобразить человѣка нашедшаго, успокоившагося, понявшаго — онъ сразу впадалъ въ обидную банальность. Вспомните хотя бы мечты старца Зосимы о «будущемъ, уже великол впномъ соединении людей». Развъ отъ нихъ не отдаетъ самымъ шаблоннымъ Zukunftsmalerei, отъ котораго даже и соціалисты, такъ высмъиваемые въ подпольъ, давно уже отказались? Но во всъхъ такихъ случаяхъ Достоевскому думать-не охота. Неразборчивой рукой онъ беретъ, гдъ придется: у славянофиловъ, соціалистовъ, въ обыденности буржуазной жизни. Онъ, видно, самъ чувствовалъ, что не въ этомъ его задача и исполнялъ ее съ поразительной небрежностью. Но отказаться отъ морализированія и предсказаній онъ не могъ: только это и связывало его съ остальными людьми. Это въ немъ

лучше всего понимали, это цънили, за это его въ пророки возвели. А безъ людей, совсъмъ безъ людей невозможно жить. «Въдь надобно же, чтобы всякому человъку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бываетъ такое время, когда непремънно надо хоть куданибудь да пойти», говоритъ Мармеладовъ. Вотъ на этотъ случай и требуется общепринятый мундиръ. Въдь не явиться же на люди со словами подпольнаго человъка, съ преклоненіемъ предъ каторгой, со всъми «оригинальными» мыслями, наполнявшими голову Достоевскаго! Люди такого ближняго не захотятъ слушать, прогонятъ. Людямъ нуженъ идеализмъ, во что бы то ни стало. И Достоевскій швыряеть имъ это добро цѣлыми пригоршнями, такъ что подъ конецъ и самъ временами начинаетъ думать, что такое занятіе и въ самомъ дѣлѣ чего-нибудь стоитъ. Но только временами, чтобъ потомъ самому же посмѣяться надъ собой. О комъ идетъ рѣчь въ сказаніи о великомъ инквизиторѣ? Кто этотъ кардиналъ, изъ рукъ котораго народъ принимаетъ свои же собственные хлъбы? Развъ эта легенда не символъ пророческой «дъятельности» самого Достоевскаго? Чудо, тайна, авторитетъ — въдь изъ этихъ, и только этихъ, элементовъ составлялась его проповъдь. Правда, Достоевскій умышленно не досказалъ главнаго. Самъ великій инквизиторъ, дерзновенно взявшійся исправлять дело Христа, такъ же слабъ и жалокъ, какъ и тъ люди, которыхъ онъ третируетъ съ такимъ презрѣніемъ. Онъ страшно ошибся въ оцѣнкѣ своей роли. Онъ смъетъ сказать только часть истины-и не самую ужасную. Народъ принялъ отъ него, не разбирая, не провъряя идеалы. Но это лишь потому, что для народа идеалы - одна забава, обстановка, внѣшность. Дътская,

наивная, еще не знавшая сомнъній въра его ничего больше не требуетъ себъ, какъ тъхъ или иныхъ словъ для своего выраженія. Оттого-то народъ идетъ за всякимъ почти, кто захочетъ вести его за собой, и такъ легко мѣняетъ своихъ кумировъ: le roi est mort, vive le roi. Но старый, измученный долгими думами, надломленный кардиналъ вообразилъ себъ, что его немощная мысль способна формировать и давать твердое направленіе безпорядочнымъ, хаотическимъ массамъ, что ей дано благодительствовать сотни тысячъ милліоны людей... Какое счастливое и ослѣпительно прекрасное заблужденіе! И въдь не одному великому инквизитору въ романъ Достоевскаго оно свойственно. Во всв времена всв учителя думали, что ими держится міръ, что они ведутъ своихъ учениковъ къ счастью, къ радости, къ свъту! На самомъ дълъ пастухи были гораздо меньше нужны стаду, чёмъ стадо пастухамъ. Что сталось бы съ великимъ инквизиторомъ, еслибъ онъ не имълъ гордой въры, что безъ него погибло бы все человъчество? Что сдълалъ бы онъ со своей жизнью? И вотъ, глубокій старецъ, проникающій своимъ изощреннымъ умомъ во всѣ тайны нашего существованія, не ум'ветъ (можетъ быть, д'влаетъ видъ, что не умветь) видвть одного—самаго для него главнаго. Онъ не знаетъ, что не народъ ему, а онъ народу обязанъ върой, той върой, которая хоть отчасти оправдываетъ въ его глазахъ его длинную, унылую, мучительную и одинокую жизнь. Онъ обманулъ народъ своими разсказами о чудесахъ и тайнахъ, онъ принялъ на себя видъ всезнающаго и всепонимающаго авторитета, онъ называлъ себя намъстникомъ Бога на землъ. Народъ довърчиво принялъ эту ложь, ибо и не нуждался въ правдѣ, не хотѣлъ ее знать; но старикъ кардиналъ, со всѣмъ своимъ почти вѣковымъ опытомъ, съ изощреннымъ пытливой и неустанной мыслью умомъ, не замѣтилъ, что и самъ сталъ жертвой своего обмана, вообразилъ себя благодѣтелемъ человѣчества. Ему этотъ обманъ нуженъ былъ, ему неоткуда было получить вѣру въ себя и онъ принялъ ее изъ рукъ презираемой имъ, ничтожной толпы...

## XV.

Но самъ Достоевскій не вынесъ этого обмана, не могъ удовлетвориться такой «в врой въ себя». Несмотря на то, что онъ такъ красиво и обольстительно умѣлъ разсказывать о «гордомъ одиночествъ» своего великаго инквизитора, онъ понималъ, что весь пышный маскарадъ высокихъ и громкихъ словъ опять-таки нуженъ не для него самого, а для другихъ, для народа. Гордое одиночество! Да развъ современный человъкъ можетъ быть гордымъ наединъ съ собою? Предъ людьми, въ рвчахъ, въ книгахъ — двло иное. Но когда никто его не видитъ и не слышитъ, когда онъ въ глухую полночь, среди тишины и безмолвія, даетъ себѣ отчетъ въ своей жизни, развъ смъетъ онъ употребить хоть одно высокое слово? Хорошо было Прометею — онъ никогда не оставался однимъ. Его всегда слышалъ Зевесъ — у него былъ противникъ, было кого злить и раздражать своимъ непреклоннымъ видомъ и гордыми рѣчами, значитъ, было «дѣло». Но современный человъкъ, Раскольниковъ или Достоевскій, въ Зевса не въритъ. Когда его покидаютъ люди, когда онъ остается наединъ съ собой, онъ поневолъ начинаетъ говорить

себѣ правду, и, Боже мой, какая это ужасная правда! Какъ мало въ ней техъ пленительныхъ и чудныхъ образовъ, которые мы, по поэтическимъ преданіямъ, считали постоянными спутниками одинокихъ людей! Вотъ, для примъра, одно изъ размышленій Достоевскаго (собственно Раскольникова, но это какъ мы знаемъ, все равно): «потому я окончательно вошь, прибавилъ онъ, скрежеща зубами, -потому что самъ-то я, можетъ быть, еще сквернве и гаже, чвмъ убитая вошь, и заранве предчувствоваль, что скажу себв это уже послѣ того, какъ убью! Да развѣ съ этимъ ужасомъ можетъ что-нибудь сравниться! О, пошлость, о, подлость! О, какъ я понимаю «пророка», съ саблей, на конъ: велитъ Аллахъ и повинуйся, дрожащая тварь! Правъ, правъ пророкъ, когда ставитъ гдъ-нибудь поперекъ улицы хор-р-р-ошую батарею и дуетъ въ праваго и виноватаго, не удостоивая даже и объясниться Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дъло! О, ни за что, ни за что не прощу старушонкъ» 1). Какіе унизительные, отвратительные слова и образы! Неправда ли, что, Раскольникову необходимо было «для поэзіи» дать хоть старушонку и Лизавету прихлопнуть, чтобъ было приличное объяснение такихъ настроеній? Но на самомъ дѣлѣ тутъ кровь не была пролита, тутъ уголовщины нътъ. Это обычное «наказаніе», ожидающее рано или поздно всъхъ «идеалистовъ». Рано или поздно для каждаго изъ нихъ пробьетъ часъ и онъ съ ужасомъ и зубовнымъ скрежетомъ воскликнетъ: «правъ, пророкъ; повинуйся, дрожащая тварь!» Еще триста льтъ тому назадъ былъ

<sup>1)</sup> Преступленіе и наказаніе, 272.

произнесенъ страшный приговоръ величайшимъ изъ поэтовъ надъ величайшимъ изъ идеалистовъ. Помните безумный крикъ Гамлета: «распалась связь временъ!» Съ тъхъ поръ эти слова не перестаютъ варьироваться писателями и поэтами на безконечные лады. Но по настоящее время никто не хочетъ прямо сказать себъ, что нечего и связывать разъ прорвавшіяся звенья, нечего вновь вводить время въ колею, изъ которой оно вышло. Все дълаются новыя и новыя попытки возстановить призракъ стараго благополучія. Намъ неустанно кричатъ, что пессимизмъ и скептицизмъ все погубили, что нужно вновь «повърить», «вернуться назадъ», стать «непосредственными» и т. д. И неизмѣнно предлагаютъ въ качествъ скръпляющаго цемента старыя «идеи», упорно отказываясь понять, что въ идеяхъ и было все наше несчастье. Что скажете вы Достоевскому, когда онъ заявляетъ вамъ, что онъ «точно ножницами отръзалъ себя самъ отъ всъхъ и всего въ эту минуту?» 1). Вы пошлете его благодътельствовать ближнимъ? Но онъ уже давно испробовалъ этотъ путь и написалъ «великаго инквизитора». Кто можетъ пускай еще занимается возвышенными истинами и обманами, Достоевскій же знаетъ, что если въ этомъ связь временъ, то она уже навъки порвана. Онъ говоритъ объ этомъ не въ качествъ дилетанта, начитавшагося книжекъ, а какъ человъкъ своими глазами все видъвшій, своими руками все ощупавшій. Въ пятой книгъ «Братьевъ Карамазовыхъ» четвертая глава озаглавлена словомъ «бунтъ». Это значитъ, что Достоевскій не только не хочетъ хлопотать о возстановлении прежней

<sup>1)</sup> Преступленіе и наказаніе, 115.

«связи», но готовъ сдълать все, чтобъ показать, что здъсь нътъ и не можетъ уже больше быть никакихъ надеждъ. Иванъ Карамазовъ возстаетъ противъ незыблемъйшихъ положеній, лежащихъ въ основъ современнаго нравственнаго міровоззрвнія. Глава прямо начинается слъдующими словами: «я тебъ долженъ сдълать одно признаніе, сказалъ Иванъ: я никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ. Именно ближнихъ-то, по-моему, и невозможно любить, а развѣ дальнихъ» 1). Алеша перебиваетъ брата замѣчаніемъ, долженствующимъ намъ показать, что самъ Достоевскій не разділяеть мнінія Ивана. Но мы уже привыкли къ назойливому и однообразному сюсюканью этого младенца, и оно мало насъ смущаетъ, тъмъ болье, что память подсказываетъ намъ другой отрывокъ, на этотъ разъ уже изъ дневника писателя за 1876 годъ; «я объявляю, говоритъ тамъ Достоевскій, что любовь къ человъчеству даже совсъмъ немыслима, непонятна и совсъмъ невозможна безъ совмъстной въры въ безсмертіе души человъческой» 1). Дъло ясное: между словами Ивана Карамазова и самого Достоевскаго нътъ никакой разницы. Иванъ Карамазовъ въдь все время говоритъ въ томъ предположении, что душа не безсмертна. Правда, онъ не приводитъ никакихъ доказательствъ въ пользу своего «предположенія», но вѣдь и Достоевскій свое утвержденіе приводитъ «пока бездоказательно». Такъ или иначе, несомнънно, что ни герой романа, ни авторъ не върятъ въ спасительность идеи «любви къ ближнему». Если угодно — Достоевскій идетъ дальше Ивана Карамазова. «Мало того,

<sup>1)</sup> Братья Карамазовы, 280.

пишетъ онъ, я утверждаю, что сознание своего совершеннаго безсилія помочь или принести хоть какуюнибудь пользу или облегчение страдающему человъчеству, въ то же время при полномъ нашемъ убъжденіи въ этомъ страданіи человъчества -- можетъ даже обратить въ сердцв вашемъ любовь къ человвчеству въ ненависть къ нему» 1) (подчеркнуто у Достоевскаго). Неправда ли жаль, что не случилось тутъ Разумихина и некому было напомнить Достоевскому, что его идея чрезвычайно оригинальна? Въдь тутъ то же, что и въ стать ВРаскольникова: совъсть разрѣшаетъ ненависть къ людямъ! Если нельзя помочь ближнему, то и любить его нельзя. Но въдь тъ именно ближніе, которые обыкновенно претендуютъ на нашу любовь, бываютъ большей частью людьми, которымъ невозможно помочь — я уже не говорю обо всемъ человъчествъ. Когда-то достаточно было воспъть страждущаго, облиться надъ нимъ слезами, назвать его братомъ. Теперь этого мало; ему хотятъ во что бы то ни стало помочь, хотятъ, чтобъ последній человекъ пересталъ быть послъднимъ и сталъ первымъ! Если же это неосуществимо, то любовь посылается къ чорту и на ея опустъвшемъ тронъ поселяется навъки въчная ненависть... Достоевскій (полагаю, что послѣ приведенныхъ цитатъ его больше не будутъ смъшивать съ Алешей) уже не въритъ во всемогущество любви и не цѣнитъ слезъ сочувствія и умиленія. Безсиліе помочь является для него окончательнымъ и всеуничтожающимъ аргументомъ. Онъ ищетъ силы, могущества. И у него вы открываете, какъ послѣднюю, самую заду-

<sup>1)</sup> Сочиненія, т. Х, стр. 425.

шевную, завѣтную цѣль его стремленій Wille zur Macht, столь же рѣзко и ясно выраженную, какъ у Нитше! И онъ могъ бы въ концѣ любого изъ своихъ романовъ напечатать, какъ Нитше, эти слова огромными черными буквами, ибо въ нихъ смыслъ всѣхъ его исканій!

Въ «Преступленіи и наказаніи» основная задача всей литературной дѣятельности Достоевскаго затемняется ловко прилаженной къ роману идеей возмездія. Довѣрчивому читателю кажется, что Достоевскій и въ самомъ дѣлѣ судвя надъ Раскольниковымъ, а не подсудимый. Но въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» вопросъ поставленъ съ такой ясностью, которая уже не оставляетъ никакихъ сомнѣній, въ намѣреніяхъ автора.

Раскольниковъ — «виноватъ», онъ по своему собственному, хотя и вынужденному пыткой, слъдовательно не заслуживающему въры признанію, совершилъ преступленіе, убилъ. Люди снимаютъ съ себя отвътственность за его страданія, какъ бы ужасны они ни были. Иванъ Карамазовъ знаетъ эту логику. Онъ знаетъ, что если бы предложилъ на обсуждение свою собственную судьбу, то его тотчасъ бы уличили, такъ или иначе, что онъ «яблоко съвлъ», какъ выражается Достоевскій, т.-е. виноватъ, если не въ дъйствіяхъ, то въ помыслахъ. Поэтому онъ и не пытается о себъ разговаривать. Онъ ставитъ свой знаменитый вопросъ объ неотмщенныхъ слезахъ ребенка. «Скажи мнъ, обращается онъ къ брату, самъ прямо я зову тебя, отвъчай: представь, что это ты самъ возводищь зданіе судьбы человъческой съ цълью въ финалъ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого тебъ необходимо и неминуемо предстояло бы за-

мучить всего одно лишь крохотное созданьице, вотъ того самаго ребеночка, бившаго себя кулаченкомъ въ грудь (о которомъ Иванъ раньше разсказывалъ Алешѣ), и на неотмщенныхъ слезахъ его основать это зданіе, согласился ли ты быть архитекторомъ на этихъ условіяхъ, скажи и не лги», Алеша отвѣчаетъ на этотъ вопросъ тоже тихимъ голосомъ, какъ князь Мышкинъ Ипполиту, но отвътъ, конечно, ужъ не тотъ. Слово «прощеніе» не вспоминается, и Алеша прямо отказывается отъ предложеннаго проекта. Достоевскій, наконецъ, договорился до послъдняго слова. Онъ открыто теперь заявляетъ то, что съ такими оговорками и примѣчаніями впервые выразилъ въ «Запискахъ изъ подполья»: никакія гармоніи, никакія идеи, никакая любовь или прощеніе, словомъ, ничего изъ того, что отъ ✓ древнѣйшихъ до новѣйшихъ временъ придумывали мудрецы, не можетъ оправдать безсмыслицу и нелъпость въ судьбъ отдъльнаго человъка. Онъ говоритъ о ребенкъ, но это лишь для «упрощенія» и безъ того сложнаго вопроса, върнъе, затъмъ, чтобъ обезоружить противниковъ, такъ ловко играющихъ въ споръ словомъ «вина». И въ самомъ деле, разве этотъ быющій себя кулаченками въ грудь ребеночекъ ужаснве, чвмъ Достоевскій-Раскольниковъ, внезапно почувствовавшій, что онъ себя «словно ножницами отръзалъ отъ всего и всѣхъ?» Вспомните, что сдѣлалось съ Разумихинымъ, когда онъ, выйдя вследъ за Раскольниковымъ, послѣ неслыханной, безумно-мучительной сцены его прощанія съ матерью и сестрой, вдругъ догадался, какой адъ происходитъ въ душв его несчастнаго друга. «Понимаешь? спросилъ его Раскольниковъ съ болѣзненно искривившимся лицомъ» — и отъ этого вопроса волосъ поднимается на головѣ дыбомъ. Да, есть на землѣ ужасы, которые не снились учености ученѣйшихъ. Предъ ними блѣднѣютъ разсказы Карамазова о
звѣрствѣ турокъ, объ истязаніи дѣтей родителями и т. д.
И «яблоко» здѣсь, конечно, ничего не объясняетъ.
Нужно либо «отмстить» за эти слезы, либо—но развѣ
можетъ быть какое-нибудь еще «либо» для тѣхъ, кто,
подобно Достоевскому, самъ проливалъ ихъ? Какой
здѣсь возможенъ отвѣтъ? «Назадъ къ Канту?» Съ Богомъ, никто не удерживаетъ. Но Достоевскій идетъ
впередъ, что бы его ни ждало впереди.

Когда Раскольниковъ послъ убійства убъждается, что ему навсегда отръзанъ возвратъ къ прежней жизни, когда онъ видитъ, что родная мать, любящая его больше всего на свътъ, перестала быть для него матерью (кто, до Достоевскаго, могъ думать, что такіе ужасы возможны?), что сестра, согласившаяся, ради его будущности, навъки закабалить себя Лужину-уже для него не сестра, онъ инстинктивно бъжитъ къ Сонъ Мармеладовой. Зачьмъ? Что можетъ найти онъ у этой несчастной дъвушки, ничему не учившейся, ничего не знающей? Отчего онъ предпочелъ ее, безсловесную и безотвътную, своему върному и преданному другу, такъ хорошо умѣющему говорить о высокихъ предметахъ? Но онъ о Разумихинъ даже и не вспомнилъ! Этотъ другъ, при всей своей готовности помочь, не будетъ знать, что дълать съ тайной Раскольникова. Пожалуй, еще посовътуетъ добрыми дълами заниматься и такимъ способомъ успокаивать бъдную совъсть! Но Раскольниковъ при одной мысли о добрѣ приходитъ въ ярость. Въ его размышленіяхъ уже чувствуется тотъ порывъ отчаянія, который подсказаль впоследствіи Ивану Кара-

мазову его страшный вопросъ: «для чего познавать это чортово добро и зло, когда это столькаго стоитъ». Чортово добро и зло, — вы понимаете, на что посягаетъ Достоевскій. Въдь дальше этого человъческое дерзновеніе идти не можетъ. Въдь всъ наши надежды, и не только тѣ, которыя въ книгахъ, но и тѣ, которыя въ сердцахъ людей, жили и держались до сихъ поръ вѣрой, что ради торжества добра надъ зломъ ничѣмъ не страшно пожертвовать. И вдругъ неизвъстно откуда является человъкъ и торжественно, открыто, почти безбоязненно (почти, ибо все-таки Алеша лепечетъ что-то въ возражение Ивану) посылаетъ къ чорту то, предъ чъмъ всъ народы всъхъ въковъ падали ницъ! И люди были настолько легков рны, что изъ-за жалкой болтовни Алеши простили Достоевскому страшную философію Ивана Карамазова. Во всей русской литературъ нашелся только одинъ писатель, Н. К. Михайловскій, почувствовавшій въ Достоевскомъ «жестокаго» человъка, сторонника темной силы, искони считавшейся всъми враждебной. Но даже и онъ не угадалъ всей опасности этого врага. Ему показалось, что стоитъ только обнаружить «злонамъренность» Достоевскаго, назвать ее настоящимъ именемъ, чтобъ убить ее навсегда. Не могъ онъ думать двадцать льтъ тому назадъ, что подпольнымъ идеямъ суждено вскоръ возродиться вновь и предъявить свои права не робко и боязливо, не подъ прикрытіемъ привычныхъ, примиряющихъ шаблонныхъ фразъ, а смѣло и свободпредчувствіи несомнѣнной побѣды. «Чортово добро и зло», казавшееся случайной фразой въ устахъ чуждаго автору героя романа, теперь облеклось въ ученую формулу «по ту сторону добра и зла» и въ такомъ видъ бросаетъ вызовъ тысячельтней въръ всъхъ

жившихъ доселѣ мудрецовъ. И предъ чѣмъ склонило у Достоевскаго «добро» свою гордую голову? Карамазовъ говоритъ о судьбъ замученнаго ребенка. Но Раскольниковъ требуетъ отвъта за себя, за одного себя. И не находя у добра нужнаго отвъта, отвергаетъ его. Вспомните его разговоръ съ Соней Мармеладовой. Раскольниковъ пришелъ къ ней не затъмъ, чтобъ раскаяться. Онъ и до самаго конца въ глубинъ души своей не могъ раскаяться, ибо чувствовалъ себя ни въ чемъ неповиннымъ и зналъ, что Достоевскій только для порядка взвалилъ на него обвинение въ убійствъ. Вотъ его размышленія, уже послъднія, уже въ каторгь: «о, какъ бы счастливъ онъ былъ, если бы могъ обвинить себя (т.-е. въ убійствъ). Онъ бы снесъ тогда все, даже стыдъ и позоръ. Но онъ строго судилъ себя, и ожесточенная совъсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошломъ, кромъ развъ промаху (подчеркнулъ Достоевскій), который со всякимъ могъ случиться... Онъ не раскаивался въ своемъ преступленіи» 1). Эти слова — итогъ всей ужасной исторіи Раскольникова. Онъ оказался раздавленнымъ неизвъстно за что. Его задача, всъ его стремленія сводятся теперь къ тому, чтобы оправдать свое несчастіе, вернуть свою жизнь, — и ничего, ни счастье всего міра, ни торжество какой хотите идеи не можетъ въ его глазахъ дать смыслъ его собственной трагедіи. Вотъ почему, какъ только онъ замъчаетъ у Сони Евангеліе, онъ проситъ ее прочесть ему про воскресеніе Лазаря. Ни нагорная проповъдь, ни притча о фарисеъ и мытаръ, словомъ, ничего изъ того, что было переведено изъ

<sup>1)</sup> Преступленіе и наказаніе, 539.

Евангелія въ современную этику, по толстовской формуль «добро, братская любовь — есть Богъ», не интересуетъ его. Онъ все это допросилъ, испыталъ и убъдился, какъ и самъ Достоевскій, что отдільно взятое, вырванное изъ общаго содержанія св. Писанія, оно становится уже не истиной, а ложью. Хотя онъ еще не смъетъ допустить мысли, что правда не у науки, а тамъ, гдъ написаны загадочныя и таинственныя слова: претерпъвшій до конца спасется, но онъ все же пробуетъ обратить свой взоръ въ сторону тъхъ надеждъ, которыми живетъ Соня. «Въдь она, думаетъ онъ, какъ и я, тоже последній человекъ, ведь она узнала своимъ опытомъ, что значитъ жить такой жизнью. Можетъ быть отъ нея узнаю я то, чего не умъетъ объяснить мнъ ученый Разумихинъ, чего не угадываетъ даже безмърно любящее, готовое на всъ жертвы материнское сердце». Онъ пытается вновь воскресить въ своей памяти то понимание Евангелія, которое не отвергаетъ молитвъ и надеждъ одинокаго, загубленнаго человъка, подъ предлогомъ, что думать о своемъ горъ значитъ, какъ говорятъ на современномъ научномъ языкѣ, «быть эгоистомъ». Онъ знаетъ, что здѣсь его скорбь будетъ услышана, что его уже не отошлютъ на пытку къ идеямъ, что ему будетъ позволено сказать всю внутреннюю, страшную правду о себъ, ту правду, съ которой онъ родился на свътъ Божій. Но всего этого онъ можетъ ждать лишь отъ того Евангелія, которое читаетъ Соня, еще не сокращеннаго и не передъланнаго наукой и гр. Толстымъ, отъ того Евангелія, въ которомъ на ряду съ прочимъ ученіемъ сохранилось и сказаніе о воскресеніи Лазаря, гдѣ, болѣе того, воскресеніе Лазаря, знаменующее собою великую

силу творящаго чудеса, даетъ смыслъ и остальнымъ, столь недоступнымъ и загадочнымъ для бѣднаго, эвклидова, человѣческаго ума словамъ. Подобно тому, какъ Раскольниковъ ищетъ своихъ надеждъ лишь въ воскресеніи Лазаря, такъ и самъ Достоевскій видѣлъ въ Евангеліи не проповѣдь той или иной правственности, а залогъ новой жизни: «безъ высшей идеи не можетъ существовать ни человѣкъ, ни нація, пишетъ онъ. А высшая идея на землѣ лишь одна (подчеркнуто у Достоевскаго), и именно идея о безсмертіи души человѣческой, ибо всѣ остальныя «высшія» идеи жизни, которыми можетъ быть живъ человѣкъ, лишь изъ одной ея вытекаютъ» 1).

## XVI.

Generalistic gate at Southern en Asi

Все это, разумѣется, не «научно», болѣе того,—все это находится въ прямой противоположности съ основными предпосылками современной науки. И Достоевскому лучше, чѣмъ кому-либо другому, извѣстно, какъмало опоры могутъ дать ему новѣйшія пріобрѣтенія и завоеванія человѣческаго ума. Оттого-то онъ никогда не пытается сдѣлать науку своей союзницей и вмѣстѣ съ тѣмъ равно остерегается вступить съ ней въ борьбу ея же оружіемъ. Онъ отлично понимаетъ, что нѣтъ болѣе залоговъ отъ небесъ. Но торжество науки, несомнѣнность и очевидность ея правоты не приводятъ Достоевскаго къ покорности. Вѣдь онъ уже давно сказалъ намъ, что для него стѣна не непреоборимое препятствіе, а только отводъ, предлогъ. На всѣ научныя

<sup>1)</sup> Сочиненія, томъ X, стр. 424.

соображенія у него одинъ отвътъ (Димитрій Карамазовъ): «какъ я буду подъ землей безъ Бога? Каторжному безъ Бога быть невозможно» 1). Раскольниковъ вызываетъ яростную, непримиримую ненависть въ товарищахъ арестантахъ своей научностью, своей приверженностью несомнънной видимости, своимъ невъріемъ, которое они, по словамъ Достоевскаго, сразу въ немъ почувствовали. «Ты безбожникъ! Ты въ Бога не въруешь, кричали они ему. Убить тебя надо!» 2). Все это, само собою разумъется, не логично. Изъ того, что каторжники видятъ въ невъріи страшнъйшее изъ преступленій, вовсе не следуеть, что намъ должно отказаться отъ несомнънныхъ выводовъ науки. Погибай всъ каторжные и подземные люди: не пересматривать же изъ-за нихъ вновь пріобрѣтенныя трудомъ десятковъ покольній людей аксіомы, не отказываться же отъ апріорныхъ сужденій, только всего сто літь тому наоправданныхъ, наконецъ, благодаря великому генію кенигсбергскаго философа. Такова ясная логика надземныхъ людей, противоставляемая неопредъленнымъ стремленіямъ обитателей подполья. Примирить спорящія стороны невозможно. Онъ борятся до послъдняго истощенія силь — и à la guerre, comme à la guerre, средства борьбы не разбираются. Каторжниковъ чернятъ, бранятъ, смѣшиваютъ съ грязью съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ. Достоевскій пробуетъ примѣнить тъ же пріемы и къ вольнымъ людямъ. Отчего, напримъръ, не выставить въ каррикатурномъ, опошленномъ видъ ученаго? Отчего не высмъять Клода Бернара? Или не оклеветать и не оплевать журналиста, сотруд-

<sup>1)</sup> Братья Карамазовы, 700.

<sup>2)</sup> Преступленіе и наказаніе, 541.

ника либеральнаго изданія, а вмість съ нимъ и всіхъ либерально мыслящихъ людей? Достоевскій не остановился предъ этимъ. Чего онъ только ни измыслилъ по поводу Ракитина! Самый отчаянный каторжникъ кажется благороднымъ рыцаремъ въ сравнени съ этимъ будущимъ предводителемъ либераловъ, не брезгающимъ взять на себя за 25 рублей роль сводника. Все, разсказанное о Ракитинъ, настоящая клевета на либераловъ, и клевета предумышленная. Можно говорить о нихъ что хотите, но несомнънно, что самые лучшіе и честные люди становились въ ихъ ряды. Но ненависть не разбираетъ средствъ. Они въ Бога не въруютъ, убить ихъ надо — вотъ внутренній импульсъ Достоевскаго, вотъ что движетъ имъ, когда онъ измышляетъ разнаго рода небылицы по поводу своихъ бывшихъ союзниковъ-либераловъ. Пушкинская рѣчь, въ которой, повидимому, звались къ единенію всѣ слои и партіи русскаго общества, на самомъ дълъ была провозглашеніемъ въчной борьбы на смерть. «Смирись, гордый человъкъ, потрудись, праздный человъкъ» — развъ Достоевскій не зналъ, что эти слова вызовутъ цълую бурю негодованія и возмущенія именно у тѣхъ, кого они предназначались замирить. Что они значатъ? Они зовутъ надземныхъ людей въ подземелье, въ каторгу, въ въчную тьму. Да развъ хоть на минуту смълъ Достоевскій надыяться, что за нимъ пойдутъ?! Онъ зналъ, онъ слишкомъ зналъ, что тв изъ его слушателей, которые не пожелаютъ лицемърить, не примутъ его призыва. «Мы хотимъ быть счастливы здъсь, теперь» вотъ что думаетъ каждый надземный человъкъ, -- какое ему дъло до того, что Достоевскій все еще не вышелъ изъ своей каторги! Расказываютъ, что всъ, присутствовавшіе на пушкинскомъ празднествѣ, были необычайно тронуты рѣчью Достоевскаго. Многіе даже плакали. Но чему же тутъ дивиться? Вѣдь слова оратора были приняты слушателями за литературу, и только за литературу. Отчего же не умилиться и не поплакать? Самая обыкновенная исторія.

Но нашлись и такіе люди, которые посмотрѣли на дъло иначе и стали возражать. Достоевскому отвътили, что охотно принимаютъ его высокія слова о любви, но это нисколько не мъщаетъ и не должно мъщать людямъ «заботиться объ устройствъ земного счастья или, иначе говоря, имъть «общественные идеалы». Допусти Достоевскій это, только это одно ограниченіе, и онъ могъ бы навъки замириться съ либералами. Но онъ не только не пошелъ на уступку, онъ обрушился на профессора Градовскаго, взявшагося защищать дёло либераловъ, съ такой безумной, съ такой безудержной яростью, точно Градовскій отнималъ у него самое послѣднее его достояніе. И, главное, въдь Градовскій не только не отказывался отъ высокаго ученія о любви къ людямъ, которому Достоевскій посвятиль въ своемъ дневникъ писателя, въ своихъ романахъ и пушкинской рѣчи столько пламенныхъ страницъ, -- но, наоборотъ, на немъ, и только на немъ, основывалъ всѣ свои планы общественнаго устройства.

Но именно этого больше всего боялся Достоевскій. У Ренана, въ его предисловіи къ «Исторіи Израиля», есть любопытная оцѣнка значенія еврейскихъ пророковъ: «ils sont fanatiques de justice sociale et proclament hautement que si le monde n'est pas juste ou susceptible de le devenir, il vaut mieux qu'il soit détruit: manière de voir très fausse, mais très féconde; car comme toutes

les doctrines désespérées, elle produit l'héroisme et un grand éveil des forces humaines». Точно такъ же отнесся пр. Градовскій къ идеямъ Достоевскаго. Онъ находилъ ихъ «по существу» ложными, но признавалъ ихъ плодотворными, т.-е. способными пробудить людей и дать тѣхъ героевъ, безъ которыхъ невозможно движеніе впередъ человъчества. Собственно говоря, и желать большаго нельзя. Съ «учителя», по крайней мъръ. должно было быть достаточно. Но Достоевскій въ такомъ отношеніи къ себъ увидълъ свой приговоръ. Ему «плодотворности» не нужно было. Онъ не хотѣлъ довольствоваться красивой ролью старика кардинала въ «великомъ инквизиторъ». Одного, только одного искалъ онъ: убъдиться въ «истинности» своей идеи. И. если бы потребовалось, онъ готовъ былъ бы разрушить весь міръ, обречь человъчество на въчныя страданія только бы доставить торжество своей идев, только бы снять съ нея подозрѣніе въ ея несоотвѣтствіи съ дѣйствительностью. Хуже всего было то, что въ глубинъ души онъ и самъ, очевидно, боялся, что правота не на его сторонъ и что противники, хотя и поверхностнъй его, но зато ближе къ истинъ. Это-то и возбуждаетъ въ немъ такую ярость, это-то и лишаетъ его самообладанія, оттого онъ въ своей полемикъ противъ пр. Градовскаго переходитъ всякія границы приличія. Что, если все происходитъ именно такъ, какъ говорятъ ученые, и его собственная дъятельность въ концъ концовъ, помимо его воли, сыграетъ въ руку либераламъ, окажется плодотворной, а руководившая имъ идея ложной, и чортово добро, рано или поздно, на самомъ дѣлѣ водворится на землѣ, заселенной довольными, радостными, сіяющими счастьемъ, обновленными людьми?

Само собою разумѣется, что человѣку такихъ воззрѣній и настроеній благоразумнье всего было бы не пускаться въ публицистику, гдв неизбъжно сталкиваешься съ практическимъ вопросомъ: что дѣлать? Въ романахъ, въ философскихъ разсужденіяхъ можно, напримъръ, утверждать, что русскій народъ любитъ страданія. Но какъ примѣнить такое положеніе на практикъ? Предложить устройство комитета, охраняющаго русскихъ людей отъ счастья?! Очевидно, это не годится. Но, мало того - невозможно даже постоянно выражать свою радость по поводу предстоящихъ человъчеству случаевъ понести страданіе. Нельзя торжествовать, когда людей постигаютъ бользни, голодъ, нельзя радоваться бѣдности, пьянству. За это вѣдь камнями забросаютъ. Н. К. Михайловскій передаетъ, что высказанная въ статьяхъ январскаго номера «Отеч. Записокъ» за 1873 годъ мысль, что «народу послѣ реформы, а отчасти даже въ связи съ ней, грозитъ бъда быть умственно, нравственно и экономически обобраннымъ» — показалась Достоевскому «новымъ откровеніемъ». Весьма въроятно, Достоевскій именно такъ понялъ или, върнье, истолковалъ смыслъ статей «Отечественныхъ Записокъ». Реформа, на которую мечтатели возлагали столько надеждъ, не только не принесетъ ненавистнаго «счастья», но грозитъ страшной бъдой. Дъло, очевидно, обойдется и безъ джентельмена съ ретроградной физіономіей, на котораго ссылался подпольный діалектикъ. До хрустальнаго дворца - далеко, если самыя возвышенныя и благородныя начинанія приносять вмісто богатых плодовъ одни несчастія. Правда, какъ публицистъ, Достоевскій такихъ вещей не говорилъ прямо. Его «жестокость» не рисковала еще быть столь откровенной. Даже болье

того, онъ самъ никогда не пропускалъ случая бичевать — и какъ бичевать! — всякаго рода проявленія жестокости. Напримъръ, онъ возставалъ противъ европейскаго прогресса на томъ «основаніи», что «прольются рѣки крови», прежде чѣмъ борьба классовъ приведетъ хоть къ чему-нибудь путному нашихъ западныхъ соседей. Это быль одинь изъ любимейшихъ его аргументовъ, который онъ не уставалъ повторять десятки разъ. Но тутъ только можно особенно наглядно убъдиться, что всв argumenta суть argumenta ad homines. Достоевскій ли боялся ужасовъ и крови? Но онъ зналъ, чьмъ можно подъйствовать на людей, и, когда нужно было, рисовалъ страшныя картины. Почти одновременно онъ и уксрялъ европейцевъ за ихъ пока все еще относительно безкровную борьбу и заклиналъ русскихъ идти войной на турокъ, хотя, конечно, одна, самая скромная, война требуетъ больше крови, чъмъ десятокъ революцій. Или другой, еще болье поразительный примъръ аргументаціи. Достоевскій разсказываетъ, что кто-то изъ его «знакомыхъ» высказался за сохраненіе розогъ для дътей, въ виду того, что тълесныя наказанія закаляють и пріучають къ борьбь. До мньнія «знакомаго» (у Достоевскаго, въ «Дневникъ писателя», тьма «знакомыхъ», высказывающихъ «оригинальныя» мысли) намъ, конечно, дѣла нѣтъ, но любопытно, что самъ Достоевскій этимъ мнѣніемъ заинтересовался и объщаетъ на досугъ подумать о немъ. А между тъмъ тотъ же Достоевскій, такъ охотно надъляющій людей, даже дътей, страданіями, вдругъ впадаетъ въ сантиментальность и чувствительность, когда заходитъ ръчь о судьбѣ мужа пушкинской Татьяны. Его покинуть, его сдълать несчастнымъ, — если бы Татьяна ръшилась

на это, — померкли бы навсегда всѣ идеалы! Ну-съ, а вѣдь даже и не межъ сторонниками «жестокости», я думаю, найдется не одинъ человѣкъ, который признаетъ, что приличная порція «страданій» была бы совсѣмъ не безполезна этому господину, такъ высоко поднимавшему и носъ, и плечи. Во всякомъ случаѣ не менѣе полезна, чѣмъ русскимъ дѣтямъ, которыя, какъ извѣстно, и внѣ школы не забываются «страданіями». Такихъ примѣровъ у Достоевскаго можно найти очень много. На одной страницѣ онъ требуетъ отъ насъ самоотреченія во имя того, чтобъ избавлять отъ страданій ближнихъ, а на другой, почти сосѣдней, онъ воспѣваетъ эти же страданія...

Изъ этого слъдуетъ, что подземному человъку нечего сказать, когда онъ выступаетъ въ роли учителя людей. Чтобъ выдержать такую роль, ему необходимо навсегда затаить свою истину и обманывать людей, какъ дълалъ старый кардиналъ. Если же больше молчать нельзя, если же наступило, наконецъ, время разсказать всенародно тайну великаго инквизитора, то, стало быть, людямъ нужно искать себъ жрецовъ уже не среди учителей, какъ въ старину, а среди учениковъ, всегда охотно и bona fide исполняющихъ всякаго рода торжественныя обязанности. У учителей же отнято послъднее ихъ утъшеніе: они уже не признаются болье народными благодътелями и исцълителями. Имъ сказали, имъ скажутъ: врачу исцѣлися самъ. Иначе говоря: найди свою задачу, свое дъло не во врачевани нашихъ недуговъ, а въ собственномъ здоровьи. Заботься о себь — объ одномъ себь.

## XVII.

На первый взглядъ задача упрощается. Но станьте на минуту на точку зрвнія Достоевскаго, подземнаго человъка, великаго инквизитора, и вы поймете, какая пытка скрывается въ этомъ упрощении. Подъ землей врачевать себя, заботиться о себъ, думать о себъ когда, очевидно, никакое врачевание уже невозможно, когда ничего выдумать нельзя, когда все кончено! Но поразительно: когда человъку грозитъ неминуемая гибель, когда предъ нимъ раскрывается пропасть, когда vходитъ послъдняя надежда, съ него внезапно снимаются всв его тягостныя обязанности въ отношеніи къ людямъ, человъчеству, къ будущему, цивилизаціи, прогрессу и т. д., и взамънъ всего этого предъявляется упрощенный вопросъ объ его одинокой, ничтожной, незамѣтной личности. Всѣ герои трагедіи — «эгоисты». Каждый изъ нихъ по поводу своего несчастія зоветъ къ отвъту все мірозданіе. Карамазовъ (Иванъ, конечно) прямо заявляетъ: «я не принимаю міра». Что значатъ эти слова? Зачемъ Карамазовъ, вместо того, чтобы прятаться, какъ делаютъ все, отъ страшныхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ-прямо идетъ, лѣзетъ на нихъ, точно медвъдь на рогатину? Въдь не по медвъжьей же глупости! О, какъ хорошо знаетъ онъ, что такое неразрѣшимые вопросы и каково человѣку биться уже подръзанными крыльями о стъны въчности! И тъмъ не менъе онъ не сдается. Никакія Ding an sich, воля, deus sive natura — не соблазняють его къ примиренію. Ко всемъ философскимъ построеніямъ этотъ забытый добромъ человъкъ относится съ нескрываемымъ пре-

зрѣніемъ и отвращеніемъ: «жажду жизни, говоритъ Карамазовъ, иные сопляки-моралисты называютъ подлою 1)... У Достоевскаго ни одинъ изъ его допрашивающихъ судьбу героевъ не кончаетъ самоубійствомъ, не считая Кирилова, который если и убиваетъ себя, то не затъмъ, чтобъ отдълаться отъ жизни, а чтобъ испытать свою силу. Въ этомъ отношении всъ они раздъляютъ точку зрвнія старика Карамазова: они забвенія не ищутъ, какъ бы трудно имъ ни давалась жизнь. Любопытной иллюстраціей этой «точки зрвнія» служатъ юношескія мечтанія Ивана Карамазова, припомнившіяся ему въ беседь съ чортомъ. Какой-то гръшникъ былъ осужденъ пройти квадриліонъ километровъ, прежде чъмъ ему откроются райскія двери. Гръшникъ заупорствовалъ. «Не пойду», говоритъ. Улегся, и ни съ мъста. •Такъ пролежалъ онъ тысячу льтъ. Потомъ всталъ и пошелъ. Шелъ билліонъ льтъ. «И только-что ему отворили рай... не пробывъ еще и двухъ секундъ, воскликнулъ, что за эти двъ секунды не только квадриліонъ, но даже квадриліонъ квадриліоновъ пройти можно и даже возвысить въ квадриліонную степень». О такихъ-то вещахъ размышлялъ Достоевскій. Эти головокружительные квадриліоны пройденныхъ километровъ, эти билліоны льтъ вынесенной безсмыслицы ради двухъ секундъ райскаго блаженства, для котораго нътъ на человъческомъ языкъ словъ, суть лишь выражение той жажды жизни, о которой здъсь идетъ ръчь. Иванъ Карамазовъ, какъ и отецъ его, эгоистъ до мозга костей. Онъ не то, что не можетъ, онъ не хочетъ пытаться какъ-нибудь растворить свою

і) Братья Карамазовы, 272.

личность въ высшей идеѣ, слиться съ «первоединымъ», природой и т. п., какъ рекомендуютъ философы. Хотя онъ и получилъ очень современное образованіе, но онъ не боится предъ лицомъ всей философской науки предъявить свои требованія. Не боится даже, что его смѣшаютъ (и заодно уже отвергнутъ) съ его отцомъ. Прямо самъ и говоритъ: «Федоръ Павловичъ, папенька, былъ поросенокъ, но мыслилъ правильно» 1). А самъ Федоръ Павловичъ, поросенокъ-то, отлично видѣвшій и знавшій, какъ о немъ думаютъ люди, тотъ «мыслилъ», что хоть онъ и пожилъ достаточно, но все же этой жизни мало. Онъ хочетъ еще и себѣ безсмёртія. Вотъ разговоръ его съ дѣтьми:

- Иванъ, говори, есть Богъ или нътъ...
- Нѣтъ, нѣту Бога.
- Алешка, есть Богъ?
- Есть Богъ.
- Иванъ, а безсмертіе есть, ну, тамъ какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое?
  - Нътъ и безсмертія.
  - Никакого?
  - Никакого.
- То-есть совершеннъйшій нуль или нъчто? Можетъ быть нъчто какое есть? Все же въдь не ничто.
  - Совершенный нуль.
  - Алешка, есть безсмертіе?
  - Есть.
  - И Богъ, и безсмертіе?
  - И Богъ, и безсмертіе.
  - Гм. Въроятнъе, что правъ Иванъ...

<sup>1)</sup> Братья Карамазовы, 702.

Какъ видите, яблоко недалеко упало отъ дерева. И Өедора Павловича Карамазова Достоевскій надъляетъ способностью искать «высшую идею». Въдь разговоръ, согласитесь, характернъйшій. «Въроятнъе, что правъ Иванъ», это только объективное заключение, которое всегда навязывалось Достоевскому и котораго онъ такъ боялся. Но здѣсь важно и то, что Достоевскій нашелъ нужнымъ отличить Өедора Павловича. Читателю, можетъ быть, кажется, что если и есть безсмертіе, то во всякомъ случав не для такой погани, какъ Федоръ Павловичъ, и что навърно найдется какой-нибудь такой законъ, который положитъ конецъ этому отвратительному существованію. Но Достоевскій о взглядахъ читателя мало заботится. Ракитина онъ держитъ за версту отъ своей высшей идеи, а старика Карамазова подпускаетъ къ ней, — принимаетъ его, хоть отчасти, въ почетное общество каторжниковъ. Соотвътственно этому все безобразное, отвратительное, трудное, мучительное, словомъ, все проблематическое въ жизни находитъ себъ страстнаго и талантливъйшаго выразителя въ Достоевскомъ. Онъ, словно нарочно, растаптываетъ на нашихъ глазахъ дарованіе, красоту, молодость, невинность. Въ его романахъ больше ужасовъ, чъмъ въ дъйствительности. И какъ мастерски, какъ правдиво эти ужасы описаны! У насъ нътъ ни одного художника, который умълъ бы такъ разсказать о горечи обиды и униженія, какъ разсказываеть Достоевскій. Въ исторіи Грушеньки и Настасьи Филипповны ничто такъ не поражаетъ читателя, какъ вынесенный этими женщинами позоръ. «...Прівдеть воть этоть, разсказываетъ Настасья Филипповна о Тоцкомъ, ...опозоритъ, разобидитъ, распалитъ, развратитъ, увдетъ-такъ ты-

сячу разъ въ прудъ хотъла кинуться...» 1). А сколько вынесла Грушенька, вспоминая свою обиду. «Вотъ теперь, говоритъ она, прівхалъ этотъ обидчикъ мой, сижу теперь и жду въсти. А знаешь, чъмъ мнъ былъ этотъ обидчикъ? Пять лётъ тому назадъ завелъ меня сюда Кузьма, — такъ я сижу, бывало, отъ людей хоронюсь, чтобъ меня не видали и не слыхали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролетъ не сплю — думаю: и ужъ гдв онъ теперь мой обидчикъ? Смъется, должно быть, съ другой надо мной, и ужъ я жъ его, думаю, только бы увидеть его, встретить когда; то ужъ я-жъ ему отплачу, ужъ я-жъ ему отплачу! Ночью, въ темнотъ, рыдаю въ подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю. «Ужъ я-жъ ему, ужъ я-жъ ему отплачу!» Такъ бывало и закричу въ темнотъ. Да какъ вспомню вдругъ, что ничего-то я ему не сдълаю, а онъ-то надо мной смъется теперь, а можетъ быть и совсвмъ забылъ и не помнитъ, такъ кинусь съ постели на полъ, зальюсь безсильною слезой и трясусь — трясусь до разсвъта. Поутру встану злве собаки, рада весь сввть проглотить. Потомъ, что-жъ ты думаешь: стала я капиталъ копить, безъ жалости сдѣлалась, растолстѣла — поумнѣла, ты думаешь, а? Такъ вотъ нътъ же, никто того не видитъ и не знаетъ во всей вселенной, а какъ сойдетъ мракъ ночной, все такъ же, какъ и девчонкой, пять летъ тому назадъ, лежу иной разъ, скрежещу зубами и всю ночь плачу: «ужъ я-жъ ему, да ужъ я-жъ ему!» думаю. Слышалъ ты все это?» 2). Вотъ какъ «рождаются» убъжденія у героевъ и героинь Достоевскаго, я не го-

<sup>1)</sup> Идіотъ, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Бр. Карамазовы, 420.

ворю уже о Раскольниковъ, Карамазовъ, Кириловъ. Шатовъ... Всъ они испытали неслыханныя униженія. Какъ художественно выталкиваютъ Долгорукаго («Подростокъ») изъ игорнаго дома, какъ оплевываютъ подпольнаго человъка! Достоевскій собиралъ всъ имъвшіяся въ его распоряженія средства, чтобъ вновь съ невъдомой силой ударить по сердцу читателя, но на этотъ разъ уже не затъмъ, чтобы читатель сталъ добрже и великодушно согласился по воскресеньямъ и въ праздничные дни называть последняго человека своимъ братомъ. Теперь задача другая. Теперь нужно вырвать отъ науки, отъ «эоики», какъ выражаются Ракитинъ и Димитрій Карамазовъ, признаніе, что благополучное устройство большинства, будущее счастье человъчества, прогрессъ, идеи и т. д., словомъ, все то, чъмъ до сихъ поръ оправдывались гибель и позоръ отдѣльныхъ людей — не можетъ разрѣшить главнаго вопроса жизни. И точно — въ виду изображенной Достоевскимъ дъйствительности, едва ли даже у самаго завзятаго и убъжденнаго позитивиста, у самаго «хорошаго» человъка хватило бы совъсти вспоминать о своихъ идеалахъ. Когда столь оклеветанный всѣми «эгоизмъ» приводитъ къ трагедіи, когда борьба одинокаго человъческаго существа превращается въ непрерывную пытку, ни у кого не хватитъ безстыдства говорить высокими словами. Умолкають даже и върующія души... Но тутъ мы сталкиваемся уже не съ ученіемъ позитивистовъ или идеалистовъ, не съ философскими теоріями, не съ учеными системами. Людей можно образумить, философовъ и моралистовъ можно сдержать въ ихъ погонъ за синтезомъ и объединеніемъ въ систему указаніемъ на судьбу трагическихъ людей.

Но что подѣлаешь съ жизнью? Какъ заставить ее считаться съ Раскольниковыми и Карамазовыми? У нея вѣдь ни стыда, ни совѣсти нѣтъ. Она равнодушно глядитъ на человѣческую комедію и человѣческую трагедію. Этотъ вопросъ переводитъ насъ отъ философіи Достоевскаго къ философіи его продолжателя Нитше, впервые открыто выставившей на своемъ знамени страшныя слова: апооеозъ жестокости.

### XVIII.

Мы проследили исторію перерожденія убежденій Достоевскаго. Въ основныхъ чертахъ она сводится къ попыткъ реабилитаціи правъ подпольнаго человъка. Если мы теперь обратимся къ сочиненіямъ Нитше, то, несмотря на то, что съ внѣшней стороны они такъ мало похожи на то, что писалъ Достоевскій, мы прежде всего найдемъ въ нихъ несомнѣнные и ясно выраженные слъды тъхъ настроеній и переживаній, которыя насъ поразили въ творчествъ этого послъдняго. И Нитше былъ въ молодости романтикомъ, заоблачнымъ мечтателемъ. Объ этомъ говоритъ намъ не только первое его произведеніе-«Рожденіе трагедіи», но даже и статьи «Шопенгауеръ, какъ воспитатель» и «Вагнеръ въ Байреть», непосредственно примыкающія къ «Menschliches, Allzumenschliches», сочиненію, въ которомъ онъ въ первый разъ въ жизни, еще робко и осторожно, позволяетъ себъ взглянуть на міръ и людей собственными глазами. За этотъ опытъ ему пришлось расплатиться дорогой ціной. Большинство его друзей, въ томъ числі и самъ Вагнеръ, отвернулись отъ него. Никто изъ нихъ, какъ это всегда бываетъ, не заинтересовался причиной внезапнаго перелома, происшедшаго въ душъ Нитше. Друзья лишь подняли крикъ, что онъ «измѣнилъ» прежнимъ убъжденіямъ, и нашли, что этого вполнъ достаточно, чтобъ осудить человъка. Всъ знали, что Нитше тяжело и мучительно боленъ. Но и въ этомъ не видѣли смягчающихъ вину обстоятельствъ. Вагнеръ, еще недавно превозносившій литературную д'вятельность Нитше, по прочтении «Menschliches, Allzumenschliches» такъ вознегодовалъ, что не счелъ даже нужнымъ попытаться усовъстить своего молодого друга и ученика. Онъ просто замолчалъ и уже до самой своей смерти не возобновлялъ сношеній съ Нитше. Такъ что въ самую трудную минуту своей жизни, когда человъкъ, по общему мнънію, наиболье всего нуждается въ нравственной поддержкъ, Нитше оказался совершенно одинокимъ. Правда, общее мнѣніе въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, подъ видомъ несомнънной истины преподносить намъ несомнънное заблужденіе. Въ дъйствительно трудныя минуты жизни поддержка друзей обыкновенно ничего не даетъ и не можетъ дать человъку и лишь тяготитъ его назойливымъ требованіемъ откровенности и признаній. Въ такіе моменты лучше всего оставаться одному. Хватитъ силъ вынести свое несчастье — выйдешь побъдителемъ. Не хватитъ — все равно, никакой Вагнеръ не поможетъ. Я говорю, конечно, не объ обыкновенныхъ житейскихъ трудностяхъ, при которыхъ всегда два ума лучше, чьмъ одинъ, а о тъхъ случаяхъ, когда, по выраженію Достоевскаго, земля трещитъ подъ ногами. А въдь въ жизни они бываютъ гораздо чаще, чемъ въ романахъ. Тутъ друзья ничьмъ не могутъ помочь. Но друзья

Нитше и не думали помогать ему. Они стали его врагами и, не желая дать себъ трудъ понять человъка, мстили ему презръніемъ. По словамъ же Нитше, на этотъ разъ особенно заслуживающимъ довърія, презръніе другихъ гораздо труднѣе вынести, чѣмъ собственное презрѣніе къ себъ 1). И точно, какъ бы человѣкъ ни презиралъ себя, въ глубинѣ души его всегда живетъ еще надежда, что онъ все-таки отыщетъ выходъ изъ своего труднаго положенія. Приговоръ же людей безпощаденъ, неумолимъ, окончателенъ. Его между дѣломъ бросаютъ осужденному съ тѣмъ, чтобъникогда уже вновь не пересмотрѣть его...

По собственному признанію Нитше, «Шопенгауеръ, какъ воспитатель» и «Вагнеръ въ Байретв» были имъ написаны, когда онъ уже не в рилъ ни въ философію Шопенгауера, ни въ искусство Вагнера. А между тъмъ объ эти статьи - сплошной панегирикъ имъ. Для чего же понадобилось такое притворство? Нитше объясняетъ, что, прощаясь со своими учителями, онъ хотълъ выразить имъ свою признательность и благодарность за прошлое. Я полагаю, что читатель найдетъ такой способъ выраженія благодарности не заслуживающимъ одобренія: нужно ум'єть жертвовать ради истины своими друзьями и учителями. Въроятно, и самъ Нитше держался такого же мнвнія, если же онъ все-таки выступаетъ открытымъ сторонникомъ Шопенгауера и Вагнера, хотя знаетъ, что пришло время проститься съ ними, то на это у него были иныя, можетъ быть менъе красивыя, но несомнънно болъе глубокія и серьезныя причины. Очевидно, дъло было не въ учителяхъ, а въ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Нитше, т. II, стр. 376.

ученикъ: Нитше бы, пожалуй, менъе церемонно распростился съ руководителями своей юности, если бы самъ твердо зналъ, куда ему идти отъ нихъ. Мы видимъ, что признательность и благодарность не помѣшали ему впослѣдствіи написать рѣзкую статью о Вагнерѣ, не помѣшали также называть Шопенгауера «старымъ фальшиво-монетчикомъ». Но это уже было подъ конецъ его литературной дъятельности, въ 1886-88 году. Въ 1875 году онъ еще не смълъ думать, что нарождающіяся въ его душѣ мысли и настроенія, еще неопредъленныя и хаотическія, возможно будетъ противоставить стройной и законченной, уже нашедшей себъ признаніе философіи Шопенгауера и прогремъвшей на всю Европу славъ Вагнера. Ему казалось тогда, что самое ужасное, что можетъ случиться съ человъкомъ, это-разрывъ съ учителями, измѣна прежней вѣрѣ и убъжденіямъ, Онъ думалъ, что убъжденія однажды на всю жизнь получаются человъкомъ изъ рукъ достойныхъ учителей. Хотя онъ и много читалъ, но ему и въ голову не пришло, что такія полученныя готовыми отъ другихъ людей убъжденія менье цьнны, чьмъ собственный, выработанный своими испытаніями, своими страданіями взглядъ на жизнь. То-есть, если хотите, онъ зналъ и это. Даже самъ высказывался въ этомъ смысль, ибо въ книгахъ, которыя онъ читалъ (хотя бы у Шопенгауера), объ этомъ не разъ и подробно говорится. Но когда наступилъ «опытъ», когда пришла неизвъстность, Нитше, какъ и всъ люди въ его положеніи, не догадался, что это-то, о немъ говорится въ книгахъ. Онъ лишь съ ужасомъ почувствовалъ, что въ душъ его зашевелилось нъчто неслыханно безобразное и ужасное. Въ своихъ мукахъ, въ своей безнадежности

онъ не узналъ прославленнаго «страданія», которое онъ вслъдъ за Шопенгауеромъ благословлялъ и призывалъ въ своемъ первомъ произведеніи — «Рожденіи трагедіи». Онъ такъ мало казался себъ похожимъ на героя, на одного изъ многихъ интересныхъ грѣшниковъ, въ родѣ Тангейзера, такъ красиво позировавшихъ въ операхъ Вагнера. Въ его положении не было и слѣда трагической красоты, которой онъ привыкъ любоваться въ произведеніяхъ древнихъ писателей. Онъ не похитилъ съ небесъ для блага человъчества огня. Онъ не разгадалъ, какъ Эдипъ, загадки Сфинкса. Онъ даже не былъ въ гротв Венеры. Наоборотъ, когда онъ оглядывался на свое прошлое, оно представлялось ему непрерывнымъ рядомъ позорнъйшихъ униженій. Вотъ, въ какомъ свътъ рисуется ему его служение искусству, т.-е. исторія его отношеній къ Вагнеру: «въ одной партіи, говорить онъ въ афоризмѣ, называющемся «мученикъ противъ воли», былъ человъкъ, слишкомъ робкій и трусливый, чтобы противорьчить своимъ товарищамъ: имъ пользовались для всевозможныхъ цълей, отъ него добивались чего угодно, такъ какъ онъ больше, чѣмъ смерти, боялся дурного мнѣнія своихъ единомышленниковъ; это была жалкая и слабая душа. Товарищи понимали его и, пользуясь указанными его свойствами, сдълали изъ него героя, а подъ конецъ даже и мученика. Хотя слабый человъкъ про себя всегда говорилъ «нътъ», но вслухъ онъ произносилъ «да», —даже на эшафоть, когда умираль за убъжденія своей партіи: под в него стояль одинь изъ его старыхъ товарищей, который такъ тираннизировалъ его взглядомъ и словомъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ достойно встрътилъ смерть и съ тъхъ поръ считается мучени-

комъ и великимъ характеромъ» 1). Если въ этихъ словахъ резюмируется «прошлое» Нитше, то можно ли повърить, что при прощаніи съ нимъ человъкъ испытывалъ чувство благодарности и признательности? Не въроятнъе ли, что статьи «Вагнеръ въ Байретъ» и «Шопенгауеръ, какъ воспитатель» были написаны лишь потому, что Нитше все еще продолжалъ чувствовать на себъ взглядъ Вагнера (а можетъ быть и не одного Вагнера) и не въ силахъ былъ бороться съ его гипнотизирующимъ вліяніемъ. Да и какъ бороться? Для этого прежде всего нужно было вырвать изъ себя уваженіе къ себъ, назвать свое прошлое настоящимъ именемъ, признаться, что газетные критики, которыхъ онъ привыкъ считать жалкими и недостойными людишками, были правы, называя его «литературнымъ лакеемъ Вагнера». Иными словами, нужно обречь себя на существованіе посл'єдняго «челов'єка». На такой ужасный шагъ человъкъ не сразу ръшается. Нитше все еще надвется, что можеть быть еще полезнымъ своей партіи, хотя бы тымъ, что словами будетъ поддерживать ея принципы и стремленія. По крайней мфрф доброе имя будетъ сохранено, по крайней мъръ никто не узнаетъ, какъ онъ отвратительно и постыдно несчастенъ. Это чего-нибудь да стоитъ. Нитше былъ гордымъ человъкомъ. Онъ не хотълъ выставлять на показъ свои раны, онъ хотълъ скрыть ихъ отъ постороннихъ взоровъ. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячія хвалебныя статьи и въ честь Шопенгауера и Вагнера, которыхъ въ душт онъ уже почти ненавиделъ, ибо считалъ ихъ

<sup>1)</sup> Сочин. т. II, стр. 86.

главными виновниками своего страшнаго несчастія. Но и то сказать, кому нужна была его правда? И что могъ бы онъ разсказать, если бы хотълъ говорить правду? Признаться открыто въ своей негодности? Но развѣ мало на свѣтѣ негодныхъ людей? И развѣ такое признание могло кого-нибудь поразить или заинтересовать? Въдь, въ сущности, ничего особеннаго и не произошло. Нитше думалъ о себъ, что онъ достойный человъкъ, предназначенный для важнаго и значительнаго дъла. Оказалось, что онъ ошибся, что онъ былъ ничтожнымъ и жалкимъ человѣкомъ. Такіе случаи часто бываютъ въ жизни. О нихъ никто и не вспоминаетъ. Такъ, напримъръ, самому же Нитше пришлось убъдиться, что Давидъ Штраусъ, почитавшійся нъмцами за великаго философа и образцоваго стилиста, на самомъ дѣлѣ лишь «образованный филистеръ», плохо владьющій обыкновеннымъ литературнымъ языкомъ. Развъ кого-нибудь, и самого Нитше, это открытіе поразило, ужаснуло? Нътъ, конечно. На землъ и безъ Давида Штрауса осталось достаточно примъчательныхъ философовъ и образцовыхъ стилистовъ. Если бы Нитше объективно разсудилъ, то могъ бы легко убъдиться, что и его собственный случай не имъетъ особеннаго значенія. А если бы онъ къ тому же еще припомнилъ основныя положенія философіи Шопенгауера, то могъ бы вполнъ утъщиться въ своемъ несчастіи. Въдь «воля» осталась неизмѣнной, стоитъ ли думать о томъ, что индивидуумъ, т.-е. одинъ изъ милліардовъ случаевъ ея объективаціи, оказался раздавленнымъ? Но обыкновенно «основныя положенія философіи» мгновенно испаряются изъ памяти, какъ только человъкъ серьезно столкнется съ жизнью. Если Нитше и вспоминалъ

Шопенгауера, то не затъмъ уже, чтобъ искать у него утъшенія или поддержки, а чтобы предать его проклятію, какъ своего злъйшаго врага. «Такое слово я скажу моимъ врагамъ: что значитъ всякое человъкоубійство въ сравненіи съ тъмъ, что вы сдълали мнъ! То, что вы сдълали мнъ! — хуже всякаго убійства, вы отняли у меня невозвратное: такъ говорю я вамъ, враги мои. Вы убили мои видънія и милыя чудеса моей юности. Вы отняли у меня товарищей моихъ, блаженныхъ духовъ. Въ память о нихъ я возлагаю здъсь этотъ вънокъ и это проклятіе. Это проклятіе вамъ—мои враги» 1). Эти слова Заратустры относятся къ Вагнеру и Шопенгауеру. Нитше проклинаетъ своихъ учителей за то, что они погубили его юность...

#### XIX.

Но, спросимъ опять: wozu solch Lärm? Что такое случилось? Нитше погибаетъ? Развѣ это достаточное основаніе, чтобы проклинать философію Шопенгауера и музыку Вагнера? Если мы вспомнимъ первыя произведенія Нитше, если мы прислушаемся къ «ученію» Заратустры о сверхчеловѣкѣ, то намъ покажется, что въ сущности Нитше рѣшительно не было никакой нужды такъ волноваться. Не удалась одна жизнь— нѣтъ въ томъ никакой бѣды. Природа производитъ индивидуумовъ милліонами и ея задача не въ сохраненіи и развитіи отдѣльныхъ экземпляровъ, а въ совершенствованіи вида, породы. Такъ говорилъ Шопенгауеръ. Такъ или почти такъ говорилъ и Заратустра. Что съ

<sup>1)</sup> Соч. т. VI, Das Grablied.

того, что погибли юношескія мечтанія одного профессора? Развъ человъчеству это грозитъ какой-нибудь опасностью?

Нитше отлично понималъ, что принятые имъ отъ Шопенгауера философскія положенія заключають въ себь его приговоръ. Если бы онъ хоть вправь былъ считать себя примъчательнымъ человъкомъ! Но, въ свое оправданіе, онъ не могъ даже сослаться на свои необыкновенныя дарованія. Какъ видно изъ приведеннаго въ предыдущей главъ афоризма «мученикъ поневоль», въ ту пору онъ самъ виделъ въ себе лишь жалкаго прислужника Вагнера. Зачемъ же существовать такому ничтожеству? Не лучше ли тихо и незамѣтно стушеваться, уступить мѣсто въ жизни болѣе достойнымъ представителямъ человъческой породы? Теперь именно Нитше представлялся случай осуществить высокія требованія общепринятой нравственности, взятыя подъ свое покровительство философіей Шопенгауера, и доказать не на словахъ, а на дълъ, что идея самопожертвованія и самоотреченія—не пустой звукъ, а великая сила, способная воодушевить человъка и дать ему смълость покорно вынести самую мучительную судьбу. Но Нитше поступилъ какъ разъ обратно тому, чего отъ него требовали его прежнія «убъжденія», полученныя отъ великаго воспитателя, Шопенгауера. Вмъсто того, чтобы покориться и радоваться въ своемъ несчастіи прошлымъ успъхамъ и новымъ надеждамъ человъчества — что наиболье бы соотвытствовало выраженнымъ въ «Рожденіи трагедіи» убъжденіямъ — Нитше ръшается своей судьбой провърять справедливость и истинность завѣщанныхъ намъ тысячелѣтіями и столько разъ блестяще оправданныхъ лучшими умами человъчества,

идеаловъ. Уже въ «Menschliches, Allzumenschliches» онъ поднимаетъ вопросъ о «цѣнности не эгоистическихъ мотивовъ, объ инстинктахъ состраданія, самоотреченія, самопожертвованія, которые именно Шопенгауеръ такъ долго золотилъ, обожествлялъ, опотусторонивалъ (verjenseitigt), пока они, наконецъ, не стали для него цѣнностями an sich» 1). И для разрѣшенія этого вопроса онъ уже не обращается, какъ прежде, когда писалъ свои первыя произведенія, къ философамъ, поэтамъ, проповъдникамъ, словомъ, къ ученіямъ, передававшимся людьми изъ покольнія въ покольніе. Онъ чувствуетъ, что во всемъ этомъ онъ не найдетъ отвъта для себя, словно всѣ учителя человѣчества сговорились молчать о томъ, что для него важнъе всего. И о своихъ собственныхъ сочиненіяхъ, въ которыхъ онъ когда-то выступалъ съ такой гордостью и увъренностью всезнающаго и всепонимающаго судьи, онъ долгое время не смветъ обмолвиться ни однимъ словомъ. Только впоследствіи, черезъ много леть онъ дълаетъ въ предисловіи или, върнье, въ послъсловіи къ «Рожденію трагедіи» попытку оцінить свой первый литературный опытъ. И странно устроено человъческое сердце! Несмотря на то, что эта книга кажется ему во многихъ отношеніяхъ дурно написанной, несмотря на то, что онъ превосходно видитъ всѣ ея недостатки («...но книга, въ которой вылились мой юношескій пылъ и подозрительность, что за невозможная книга должна была вырости изъ такой не юношеской задачи» 2), онъ не можетъ не питать къ ней отеческой нъжности. А между тъмъ, онъ, соб-

<sup>1)</sup> Соч. т. VII, стр. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. I, стр. 3.

ственно говоря, долженъ былъ бы ненавидъть ее такъ же, какъ сочиненія Шопенгауера и музыку Вагнера. Она въдь была наиболье полнымъ выражениемъ той отчужденности отъ жизни, той боязни дъйствительности. словомъ, того романтизма, который, благодаря специфически оранжерейному воспитанію Нитше, такъ всецьло и въ такой ранней молодости овладьль его довърчивой душой. И не только «Рожденіе трагедіи» всъ первыя произведенія Нитше, вплоть до «Menschliches, Allzumenschliches», по той же причинъ должны бы были быть ненавистны ихъ автору. Всв они — романтизмъ чистъйшей воды, т.-е. болъе или менъе граціозная игра готовыми поэтическими образами и философскими понятіями. Для молодого Нитше слово Шопенгауера — законъ. «Я принадлежу, пишетъ онъ въ 1875 году, когда ему уже было тридцать льтъ, и когда дъйствительность стала уже предъявлять къ нему свои первыя грозныя требованія, къ числу тіхъ читателей Шопенгауера, которые, прочитавъ первую страницу его сочиненій, уже навърное знаютъ, что прочтутъ все, что онъ писалъ и вообще внимательно прислушаются къ каждому его слову. Онъ сразу пріобрѣлъ мое довѣріе, и теперь оно не меньше, чѣмъ было девять льтъ тому назадъ. Я понимаю его, какъ будто онъ писалъ нарочно для меня» 1). Какъ видите, Нитше плохо помъстилъ свое довъріе. И вообще съ «довъріемъ» нужно обращаться осторожньй — Шопенгауеръ же менье всего годится въ учителя юношеству уже въ виду тъхъ вопросовъ, о которыхъ у него идетъ рвчь и до которыхъ молодому человвку, даже даровитому, обыкновенно очень мало дъла. Не лучше

<sup>1)</sup> Соч. т. І, стр. 398.

обстояло дѣло и съ музыкой. И Вагнеръ, съ его операми, опасенъ для несозрѣвшихъ людей, принуждая ихъ до времени входить въ чуждыя и недоступныя имъ сферы. Впослѣдствіи самъ Нитше вполнѣ ясно созналъ это. «Я былъ влюбленъ въ искусство, пишетъ онъ, съ истинной страстью и въ концѣ концовъ во всемъ существующемъ не видалъ ничего, кромѣ искусства — въ тѣ годы, когда обыкновенно иныя страсти волнуютъ душу человѣка» 1).

Впрочемъ, собственно говоря, довъріе къ ученію Шопенгауера и увлечение Вагнеромъ вовсе не всегда такъ фатально губительны для человъка. Если бы жизнь Нитше прошла безъ случайныхъ осложненій, то, можетъ быть, онъ до глубокой старости сохранилъ бы въ душъ чувства любви и преданности къ своимъ учителямъ. Романтизмъ далеко не всегда уродуетъ и коверкаетъ человъческую судьбу. Наоборотъ, часто онъ счастливо оберегаетъ людей отъ столкновенія съ дъйствительностью и способствуетъ сохраненію на долгіе годы того прекраснодушія, той ясности и свътозарности взглядовъ, того довърія къ жизни, которыя мы выше всего ценимъ въ философахъ. И Нитше могъ бы до конца дней своихъ развивать тъ идеи, которыя положены имъ въ основаніе «Рожденія трагедіи». Онъ могъ бы учить людей мириться съ ужасами жизни, могъ бы, какъ дълалъ его предшественникъ, прославлять «философа, художника и святого». И навърное бы снискалъ себъ великое уважение среди современниковъ и славу въ потомствъ: въдь называетъ же проф. Рилль его «Рожденіе трагедіи» геніальнымъ произ-

<sup>1)</sup> Соч. т. XI, стр. 130.

веденіемъ. Правда, можетъ въ этомъ отзывъ нъмецкаго профессора позволительно видъть нъкоторую политическую хитрость. Можетъ быть проф. Рилль, не находя удобнымъ все сплошь порицать въ Нитше и желая имъть видъ безпристрастнаго и справедливаго судьи, предпочитаетъ преувеличенно похвалить ту книгу Нитше, которая наиболье похожа на то, что пишутъ всь, съ тъмъ, чтобъ развязать себъ руки и уже потомъ свободно нападать на остальныя его произведенія. Но все же несомнънно, что если бы Нитше продолжалъ писать въ духъ «Рожденія трагедіи», то ему пришлось бы лишь настолько отделиться отъ общепринятыхъ убѣжденій и взглядовъ, насколько это разрѣшается существующими представленіями о дозволенной и желательной оригинальности. Онъ бы, конечно, въ началь своей писательской дъятельности имълъ и противниковъ, но подъ конецъ достигъ бы той виртуозности изложенія, которая покоряеть и враговъ и наиболъе всего обезпечиваетъ человъку радостное уваженіе окружающихъ его ближнихъ. Несомнънно, что при иныхъ обстоятельствахъ Нитше писалъ бы иное, и проф. Рилль могъ бы съ спокойной совъстью называть всв его произведенія геніальными.

Но судьба рѣшила иначе. Вмѣсто того, чтобы предоставить Нитше спокойно заниматься будущимъ всего человѣчества и даже всей вселенной, она предложила ему, какъ и Достоевскому, одинъ маленькій и простой вопросъ—о его собственномъ будущемъ. И проникновенный философъ, безтрепетно глядѣвшій на ужасы всего міра, смутился и потерялся, какъ заблудившееся въ лѣсу дитя, предъ этой несложной и почитающейся легкой задачей. Въ этомъ дѣлѣ его прошлая ученость

оказалась для него безполезной, даже тягостной. «Все торжественное опротивъло мнъ, пишетъ онъ. Что мы такое?» 1). А между твмъ это «торжественное» было то, чьмъ онъ жилъ до сихъ поръ, что онъ считалъ величайшей мудростью и въ распространении чего видълъ свое провиденціальное назначеніе. Теперь это нужно бросить. Но что же тогда останется? Какъ взглянуть въ лицо всвиъ людямъ, что сказать Вагнеру, какъ быть наединь съ самимъ собою? Нъкоторое время Нитше дълаетъ попытки примирить свою новую дъйствительность со старыми «убъжденіями». Какъ уже указано, онъ пишетъ статьи о Вагнеръ и Шопенгауеръ, надъясь, что привычка возьметъ свое и онъ снова сживется съ такъ необходимой ему теперь върой въ идеалы. Но разсчетъ былъ ошибоченъ. Притворное служеніе и для человѣка въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ — дъло очень нелегкое. Для Нитше же, въ его ужасномъ положеніи, оно обратилось въ настоящую пытку. Онъ увидълъ, что жить по старому невозможно. И зная, что его ждетъ, зная, что друзья и, главнымъ образомъ, Вагнеръ никогда не простятъ ему измѣны, онъ отвернулся отъ старыхъ боговъ и пошелъ по новому пути, хотя и новый путь ничего, кром'в опасностей, мучительныхъ сомнъній и въчнаго одиночества ему не сулилъ...

### XX.

И съ чѣмъ вышелъ онъ на новый путь? Что имѣлъ онъ взамѣнъ прежнихъ убѣжденій? Отвѣтъ заключается въ одномъ словѣ: ничего. Ничего, кромѣ отвратитель-

<sup>1)</sup> Соч. т. ХІ, стр. 153.

ныхъ физическихъ страданій въ настоящемъ, позорныхъ, унизительныхъ воспоминаній о прошломъ и безумнаго страха передъ будущимъ. У него не могло быть никакой надежды, ибо на что способенъ разбитый, больной человъкъ, потратившій лучшіе годы жизни на безполезныя, ненужныя, ничего ему не принесшія занятія? До 30 льтъ онъ, какъ нашъ Илья Муромецъ, сиднемъ сидълъ, созерцая чужіе идеалы. Теперь нужно встать и идти - но ноги отказываются служить, а благод втельные старцы съ волшебнымъ напиткомъ не являются и не явятся: въ наше время чудесъ не бываетъ. Въ довершеніе всего бользнь приняла такіе размъры, что ему пришлось бросить свои обычныя, наполнявшія день, профессорскія занятія и всѣ 24 часа въ сутки оставаться празднымъ, наединъ съ своими размышленіями и воспоминаніями. Даже ночь не приносила ему отдыха и покоя, такъ какъ онъ страдалъ безсонницей, обычной спутницей трудныхъ нервныхъ бользней. — И вотъ такой человъкъ становится писателемъ, позволяетъ себъ обратиться къ людямъ со своимъ словомъ. Является естественный вопросъ — имветъ ли право такой человъкъ писать? Что можетъ онъ разсказать намъ? Что онъ страдаетъ, страдалъ? Но мы слышали уже довольно жалобъ отъ поэтовъ, и молодой Лермонтовъ давно уже высказалъ открыто ту мысль, которую другіе держали про себя. Какое дело намъ, страдалъ Нитше или нътъ? И затъмъ-поэты дъло иное. Они въдь не просто жалуются; кто сталь бы ихъ слушать, если бы они «просто» жаловались! Они облекають свои жалобы въ звучные и красивые стихи, изъ ихъ слезъ выростаютъ цвъты. Мы любуемся цвътами и не думаемъ о слезахъ; божественная гармонія стиха заставляетъ насъ

радоваться даже самому печальному напъву. Но Нитшефилософъ: онъ не умъетъ и не долженъ пъть. Ему приходится говорить -- и неужели онъ ръшится предложить людямъ монотонный и однообразный разсказъ о тъхъ ужасахъ, которые ему пришлось испытать? Или и въ философіи есть свои цвъты и своя поэзія, которые и составляють ея raison d'être, и эта наука наукъ есть тоже искусство - искусство выдавать за истину разнаго рода интересныя и занимательныя вещи? Послушаемъ объясненій Нитше. Въ этихъ дѣлахъ не многіе могутъ сравниться съ нимъ разнообразіемъ и многосторонностью опыта. Онъ самъ подробно разскажетъ намъ, какъ онъ писалъ свои книги. «Тотъ, кто можетъ хоть отчасти угадать, пишетъ онъ, къ какимъ послъдствіямъ ведетъ всякое глубокое подозрѣніе, кому знакомы ужасъ и холодъ одиночества, на которое обрекаетъ насъ всякое, безусловно отличное отъ общепринятаго, міровозэрѣніе (jede unbedingte Verschiedenheit des Blicks), тотъ также пойметъ, какъ часто приходилось мнь, чтобъ изльчиться отъ самого себя, чтобъ хоть на время забыться, искать себъ убъжища въ благоговъніи предъ чъмъ-нибудь, во враждь, въ научности, въ легкомысліи, въ глупости; и почему я въ тёхъ случаяхъ, когда не находилъ готовымъ того, что мнв нужно было, искусственно добывалъ его себвпускался на фальсификаціи, выдумываль (а что другое дълали поэты? И зачъмъ вообще существуетъ все искусство?)» 1). Недурное признаніе, неправда ли? Искусство понимается, какъ умышленная фальсификація дъйствительности, философіи же рекомендуются тъ же пріемы.

<sup>1)</sup> Соч. т. II, предисловіе.

Иначе нельзя вынести ужаса и холода одиночества. Но развъ фальсификація, особенно сознательная, въ такихъ случаяхъ можетъ помочь? Развъ «свой» взглядъ на жизнь становится менъе безотраднымъ при такихъ ухищреніяхъ ума и сов'єсти? И зат'ємъ, разв'є намъ дано произвольно изм'внять «взглядъ»? Мы видимъ то, что видимъ, что лежитъ предъ нами, и никакія усилія воли не могутъ представить намъ черное бѣлымъ и наоборотъ. Нитше, повидимому, думаетъ иначе. Въ предисловіи къ 3-му тому сочиненій онъ говоритъ: «тогда-то (т.-е. во время болѣзни) научился я тѣмъ уединеннымъ рѣчамъ, которыя знакомы лишь одинокимъ и много страдавшимъ людямъ: я говорилъ безъ свидътелей или, върнъе, совершенно не думая о свидътеляхъ, и все о вещахъ, до которыхъ мнѣ не было никакого дѣла, но такъ, какъ будто онъ имъли для меня значеніе. Тогда я научился искусству представляться бодрымъ, объективнымъ, любопытствующимъ и прежде всего здоровымъ и насмъшливымъ: у больного, я полагаю, это признакъ хорошаго вкуса. Тъмъ не менъе, отъ болъе тонкаго и сочувственнаго взгляда не укроется то, что составляетъ особую привлекательность этой книги (Мепschliches, Allzumenschliches): онъ замътитъ, что здъсь больной и обездоленный челов вкъ говоритъ такъ, какъ будто бы онъ не былъ больнымъ и обездоленнымъ. Здѣсь человѣкъ стремится во что бы то ни стало сохранить равновъсіе, спокойствіе — даже благодарность къ жизни; здѣсь царитъ строгая, гордая, всегда бодрая, всегда возбужденная воля, поставившая себъ задачей защищать жизнь противъ страданій и отклонять всъ заключенія, которыя, подобно ядовитымъ губкамъ, выростаютъ на всякаго рода болотистой почвѣ - страданія, разочарованія, пресыщенія, одиночества»...

Теперь мы знаемъ, какъ Нитше писалъ свои книги Повидимому, ему не дано было вырваться изъ власти идей. Когда-то онъ, защищая Вагнера и Шопенгауера, говорилъ о вещахъ, до которыхъ ему не было никакого дъла, но съ такимъ видомъ, какъ будто онъ имъли для него значеніе, теперь же, выступая на новомъ поприцѣ «адвоката жизни», онъ снова, повидимому, подавляетъ въ себъ всъ протесты, все личное, все свое съ тъмъ, чтобы прославлять своего новаго кліента. Онъ снова лицемъритъ, снова играетъ роль, но на этотъ разъ уже не безсознательно, не съ чистой совъстью, какъ въ молодости: теперь онъ даетъ себъ отчетъ въ своемъ поведеніи. Теперь онъ знаетъ, что иначе нельзя, и не только не приходить въ ужасъ, когда ему приходится говорить вслухъ «да», въ то время, когда все его существо твердитъ «нътъ», но даже гордится этимъ искусствомъ и находитъ въ немъ особую прелесть. Онъ отклоняетъ всѣ заключенія, выростающія на почвѣ разочарованія, страданія, одиночества, т.-е. именно тѣ заключенія, которыя единственно и могли являться у человъка въ его обстоятельствахъ. Кто же или что же такое живетъ въ немъ, чему даны такія суверенныя права надъ его душой? Можетъ быть это старый разумъ, однажды уже съигравшій надъ Нитше такую здую шутку и потому лишенный всъхъ прежнихъ правъ, вновь силой или хитростью занялъ свое прежнее первенствующее положеніе? Или опять совъсть и стыдъ предъ людьми соблазняютъ Нитше къ чуждой ему въръ и убъждаютъ больного и обездоленнаго притворяться здоровымъ и счастливымъ? Фактъ необычайной важности! Мы уже теперь должны отмѣтить, что во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, вплоть до самыхъ последнихъ, въ которыхъ Нитше выступаетъ рѣшительнѣйшимъ имморалистомъ и безбожникомъ, въ которыхъ онъ беретъ своимъ девизомъ страшныя слова, служившія въ средніе въка таинственнымъ паролемъ одной изъ магометанскихъ сектъ, столкнувшихся въ Св. Землъ съ крестоносцами: «нѣтъ ничего истиннаго, все дозволено», во всъхъ своихъ сочиненіяхъ, все время и неизмънно Нитше апеллируеть къ какой-то высшей инстанціи, называемой имъ то просто жизнью, то «совокупностью жизни», и не смъетъ говорить отъ своего собственнаго имени. Получается впечатльніе, которое лучше всего резюмируется насмъщливыми словами Достоевскаго: «все дозволено и шабашъ!... только если захотълъ мошенничать, то зачьмъ бы еще, кажется, санкція истины?» 1). Для поклонниковъ категорическаго императива пристрастіе Нитше къ санкціи истины могло бы служить лучшимъ опроверженіемъ всего его ученія, и меня очень удивляетъ, что до сихъ поръ никто еще не выступилъ противъ него съ этимъ, на видъ непобъдимымъ, аргументомъ. Тъмъ болье, что встръчающіяся у Нитше и такъ часто ставившіяся ему въ упрекъ противорѣчія въ его сужденіяхъ имѣютъ своимъ главнымъ источникомъ это преклоненіе предъ новымъ «молохомъ абстракціи», зам'внившимъ теперь собою многочисленныхъ старыхъ. Я впрочемъ не хочу этимъ сказать, что санкція истины или, лучше сказать, всякая вообще послѣдняя санкція на сторон'в тіхь, которые возвіщають, что не все позволено и воздерживаются отъ мошеничества въ

<sup>1)</sup> Братья Карамазовы, 769.

томъ, разумѣется, смыслѣ (вѣдь и такія оговорки еще нужны!), въ которомъ это слово употребляется Достоевскимъ. Болѣе того, я уже указывалъ, что въ преклоненіи Достоевскаго предъ каторгой явно сквозитъ сознаніе, что именно санкція-то, которой, какъ своей неотъемлемой и нераздѣльной прерогативой похвалялись до сихъ поръ идеалисты, присвоена себѣ этими послѣдними совершенно незаконно. Шиллеръ когда-то безъ всякихъ колебаній, даже безъ мысли о томъ, что какія-нибудь колебанія возможны, вложилъ въ уста своего Филиппа II слѣдующія слова:

Gern mag ich hören, Dass Karlos meine Räte hasst, doch mit Verdruss entdeck ich, dass er sie verachtet.

Въ этой фразъ были какъ бы разъ навсегда определены и закреплены отношенія техъ типовъ, представителями которыхъ являются Филиппъ П-й и донъ Карлосъ. Презираетъ донъ Карлосъ, а Филиппъ II-й чувствовалъ бы себя польщеннымъ, если бы видълъ со стороны своего сына хоть ненависть къ себъ. И ни у кого не было сомнѣнія, что между добромъ и зломъ, говоря болѣе общимъ языкомъ, такого рода отношенія сохранятся на вѣки вѣчные: зло не въ силахъ побъдить презръніе добра и потому втайнъ само себя презираетъ. Т.-е. санкція истины на сторонъ донъ Карлоса и его прекраснодушія. Что же до Филиппа то, если онъ хочетъ «мошенничать», то пусть оставитъ надежду на всякую санкцію. Такъ было во времена Шиллера. Теперь же обстоятельства измѣнились. Теперь донъ Карлосы ждутъ отъ Филипповъ, какъ милостыни ихъ ненависти, но кромъ презрънія ничего не добиваются. Примъръ—Достоевскій съ каторгой или Нитше,

съ такой страшной ясностью выразившій эту мысль въ уже приведенных однажды словахъ Заратустры: «знаешь ли ты, мой другъ, слово презрѣнія и муки твоей справедливости — быть справедливымъ къ тѣмъ, кто презираетъ тебя». Переведите эти слова на конкретный языкъ — а такіе переводы обязанъ дѣлать всякій, кто хочетъ найти въ книгахъ не одно только эстетическое наслажденіе — и вы получите новую формулу для взаимныхъ отношеній Филиппа и донъ Карлоса. Уже не Филиппъ знаетъ слово презрѣнія, уже не онъ мучается необходимостью признать, что справедливость (санкція истины) не съ нимъ, а съ его врагами, а, наоборотъ, всѣ эти удовольствія выпадаютъ на долю донъ Карлоса.

# XXI.

Но оставимъ въ сторонѣ споръ о санкціи и о томъ, чего собственно добиваются люди, когда они такъ страстно, злобно и безпощадно стремятся доказать безспорность и исключительность своихъ правъ на нее. Насъ занимаетъ теперь иное. Что дѣлать намъ съ сочиненіями писателя, который, по собственному, неоднократно выраженному признанію, писалъ въ своихъ книгахъ такъ, какъ будто бы онъ былъ не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ? Русскому читателю манера Нитше, правда, не въ диковинку. У насъ есть Достоевскій, который говоритъ такъ, какъ будто бы онъ былъ не подпольнымъ человѣкомъ, не Раскольниковымъ, не Карамазовымъ, который симулируетъ и вѣру, и любовь, и кротость, и что хотите. У насъ

есть гр. Толстой, писавшій изъ «тщеславія, корыстолюбія и гордости», какъ онъ самъ въ порывѣ поздняго раскаянія разсказываетъ въ «Исповъди». Такъ что прямо отвергнуть Нитше намъ нельзя, если бы мы и хотъли, ибо пришлось бы вслъдъ за нимъ отвергнуть также и Достоевскаго, и гр. Толстого. Приходится. значитъ, ставить вопросъ — чего стоитъ такого рода симуляція и, затімь, нужна ли она. Туть предоставимь слово опять самому Нитше. Въ предисловіи къ «Menschliches, Allzumenschliches», изъ котораго мы дълали уже выписки въ предыдущей главь, встрьчается замьчаніе, какъ будто бы вполнъ выясняющее и оправдывающее такого рода странные пріемы: «...Тогда, говоритъ Нитше, выработалъ я себъ новый принципъ: больной еще не имъетъ права быть пессимистомъ, тогда началъ я терпъливую и упорную борьбу съ антинаучной основной тенденціей всякаго рода романтическаго пессимизма, истолковывающаго, раздувающаго отдёльныя, личныя переживанія до степени общихъ сужденій, даже приговоровъ мірозданію... словомъ, тогда я заставилъ себя повернуться въ иную сторону. Оптимизмъ, въ цѣляхъ возстановленія силъ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи снова пріобрѣсть право быть пессимистомъ - понимаете ли вы это? Подобно тому, какъ врачъ переводитъ своего больного въ совершенно иную обстановку... такъ я, въ качествъ врача и больного въ одномъ лицъ, принудилъ себя къ совершенно иному, еще не испытанному, душевному климату» 1). Но развъ эти соображенія достаточно оправдывають авторское притворство? Допустимъ, что больной и въ самомъ дѣлѣ не имѣетъ

<sup>1)</sup> Соч. т. III, стр. 9.

права быть пессимистомъ (завидное право!) и что оптимизмъ, какъ перемвна душевнаго климата, можетъ быть точно полезенъ для воспитанника Шопенгачера и Вагнера. Но читатели, которымъ попалось въ руки первое изданіе обоихъ томовъ «Menschliches, Allzumenschliches», еще не снабженныхъ пояснительными предисловіями (написанными только черезъ 8 льтъ), какъ могли бы они догадаться, что имѣютъ дѣло не просто съ книгами, т.-е. выраженными убъжденіями автора, а съ искусственно созданной, пригодной лишь для извъстнаго рода болъзней, атмосферой? Ни заглавія сочиненій, ни изложенныя въ нихъ мысли ничего подобнаго не выдавали. И если бы литературная дъятельность Нитше ограничилась лишь первыми четырьмя томами его сочиненій, то самый тонкій и сочувственный взглядъ не уловилъ бы въ нихъ цѣлей автора. Даже теперь, когда у насъ имъются длинныя предисловія, когда мы знаемъ посл'єдніе четыре тома его сочиненій, когда намъ извъстна біографія Нитше, критики упорно остаются при убъжденіи, что въ «Menschliches, Allzumenschliches» и «Morgenröthe» Нитше является послъдовательнымъ позитивистомъ. Такъ что, повидимому, эти книги не достигли своей цъли. Опыты лъченія нужно было производить не публично, а у себя дома, никого о нихъ не оповъщая. И Нитше ли была неизвъстна эта элементарная истина? Приведенное объясненіе, слѣдовательно, можетъ имѣть для насъ значеніе біографической справки и менѣе всего можетъ пролить свътъ на тъ способы отысканія истины, которыми пользовался Нитше въ этотъ періодъ своей жизни. А между тъмъ въ «Menschliches, Allzumenschliches» онъ уже высказываетъ очень опредъленно, хотя и не смъло,

тъ сужденія свои о нравственности, которыхъ онъ уже держался до конца жизни: въ предисловіи къ «Zur Genealogie der Moral» онъ самъ на это указываетъ. И разъ мы желаемъ дойти до источника нитшевскаго міровозэрвнія, разъ мы хотимъ узнать, какъ «родились» его новыя убъжденія (а въдь въ этомъ все наше дъло), мы не вправъ видъть въ его «позитивистическихъ» произведеніяхъ только опыты самольченія. Въ нихъ уже нужно искать и въ нихъ есть уже все то, что впослѣдствіи привело Нитше къ формулѣ «по ту сторону добра и зла», къ аповеозу жестокости, къ прославленію эгоизма, къ ученію о вѣчномъ возвращеніи, къ Wille zur Macht — и даже къ идеалу сверхчеловъка. При внимательномъ ихъ изученіи мы убъждаемся, что они иногда намъ болве говорятъ объ ихъ авторв, нежели страстныя ръчи Заратустры и тотъ безудержъ надорваннаго творчества, который проявился въ «Антихристь». Такъ что исторію о самольченіи приходится принять съ большими ограниченіями и даже пока совсѣмъ отвергнуть.

Гораздо болѣе важнымъ и потому заслуживающимъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія является другое объясненіе, на которое мы уже вскользь обращали вниманіе читателя. Нитше говоритъ, что въ «Menschliches, Allzumenschliches» онъ поставилъ себѣ задачей «защищать жизнь противъ страданій и отклонять всѣ заключенія, которыя, подобно ядовитымъ губкамъ, выростаютъ на всякаго рода болотистой почвѣ — страданія, разочарованія, пресыщенія, одиночества». Это уже несомнѣнно методъ отысканія истины — хотя, конечно, и отрицательный. Намъ остается только провѣрить его годность. Точно ли онъ приводитъ, можетъ

привести къ «истинѣ» или наоборотъ (вѣдь съ методами и это бываетъ) — уводитъ отъ нея? Обратимся опять къ опыту Нитше. Разсуждая о Сократъ и его ученіи, онъ говорить: «Философы и моралисты обманываютъ себя, полагая, что возможно вырваться изъ décadence'a, объявивъ войну этому послъднему. У нихъ ньть силь спастись, всв пріемы, которые они изберуть какъ средства спасенія, будутъ сами лишь выраженіемъ décadence'a — они мѣняютъ лишь форму, но сущность остается той же. Сократъ былъ лишь однимъ недоразумѣніемъ. Стремленіе къ ясному дневному свѣту, къ разумности во что бы то ни стало, желаніе сділать жизнь свътлой, холодной, осторожной, сознательной, безъинстинктивной, противоборствующей инстинктамъвсе это было только бользнью, новой бользнью, а отнюдь не возвращеніемъ къ «добродѣтели», къ «здоровью», къ «счастью»... Быть принужденнымъ бороться съ инстинктами, это — формула décadence'a: пока жизнь развивается, счастье равнозначуще инстинкту» 1). Все это относится къ Сократу и къ его проповѣди борьбы съ самимъ собою или «теоріи исправленія», какъ выражается Нитше. Побороть въ себъ décadence считается безусловно невозможнымъ. Сократъ-декадентъ и всв его попытки спастись будуть лишь новымъ выраженіемъ декадентства, упадка. Онъ не годится въ учителя, и самое его ученіе должно быть ціликомъ отвергнуто. Ну, а самъ Нитше? Помимо того, что въ оставшихся послѣ него бумагахъ сохранились замѣтки, въ которыхъ онъ самъ признаетъ себя духовно близкимъ Сократу («Сократъ, нужно признаться въ томъ,

<sup>1)</sup> Соч. т. VIII, стр. 74.

такъ близокъ мнъ, что мнъ приходится постоянно бороться съ нимъ» 1); въ томъ же восьмомъ томѣ, въ которомъ осуждается мораль исправленія, какъ безнадежный способъ спасти безнадежно погибшихъ людей, мы встрвчаемъ, въ предисловіи къ стать о Вагнерв, слѣдующія слова: «я, такъ же какъ и Вагнеръ, сынъ нашего времени, décadent: только я понялъ это и боролся съ этимъ, философъ во мнѣ боролся съ этимъ» 2). Но вѣдь самая борьба, какъ мы сейчасъ видъли, есть только «бользнь», только новое выражение декадентства. Значитъ, вся дъятельность Нитше сходитъ на нътъ, и онъ, несмотря на попытки самоизлъченія, остался тъмъ же декадентомъ, какими были, по его словамъ, Сократъ и Вагнеръ? Какъ выйти изъ этого основного противоръчія? Признать ли, что Нитше несправедливо осудилъ современность, а съ нею Вагнера и Сократа, или, наоборотъ, согласиться, что борьба съ декадентствомъ есть тоже декадентство и отнести самого Нитше къ разряду безнадежныхъ, ненужныхъ людей? Вопросъ, какъ видите, существенный, огромный — но изъ-за огромности вопроса не следуетъ забыть отметить характерную психологическую черту. По поводу Сократа Нитше необыкновенно рѣшительно выступилъ съ сужденіемъ о безплодности всякаго рода попытокъ къ борьбъ съ «декадентствомъ» и даже тысячелътняя, никъмъ доселъ не оспаривавшаяся слава мудреца не заставила его смягчить свой приговоръ о знаменитомъ грекъ. Когда же дъло коснулось его самого-теоріи словно не бывало. Оказывается, что не только можно

<sup>1)</sup> Соч. т. Х, стр. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. VIII, стр. IX.

бороться съ декадансомъ, но что за такой борьбой обезпеченъ върный успъхъ-хватило бы лишь мужества, настойчивости и энергіи. «Сама жизнь, говорить въ другомъ мѣстѣ Нитше, вознаграждаетъ насъ за нашу упорную волю къ жизни, за такую длинную борьбу, какъ та, которую велъ я тогда съ собою противъ пессимизма жизненной усталости... Мы получаемъ за это отъ нея великій даръ, величайшій изъ всёхъ, которые она въ состояніи дать - намъ возвращается наша жизненная задача» 1). Но Сократъ ли не проявлялъ мужества и энергіи? А ему это не пошло въ прокъ! Нитше же спасся и считаетъ себя вправъ вновь принять на себя великую миссію учителя людей, для которой оказался негоднымъ Сократъ. — Я сопоставилъ здъсь два противоръчивыхъ сужденія Нитше не затъмъ, конечно, чтобъ уличать его въ непослъдовательности. Здесь важно лишь то обстоятельство, что онъ, имѣя всѣ «объективныя» данныя причислить себя къ погибшимъ людямъ, декадентамъ, Сократамъ — не только не причислилъ себя къ этой категоріи, но, наоборотъ, торжественно и увъренно отдълилъ себя отъ нея. Въ этомъ сказалась не черта Нитше, а черта общечеловъческая. Никто изъ насъ, несмотря ни на какую внѣшнюю очевидность, не подпишетъ себѣ нравственнаго приговора. Это неотъемлемое свойство человъческой природы, о которомъ большинство людей, благодаря разнаго рода возвышеннымъ ученіямъ, ничего и не слыхало. Не слыхалъ объ этомъ и Нитше, пока учился у Вагнера и Шопенгауера. Но уже въ «Menschliches, Allzumenschliches» онъ даетъ себъ объ этомъ

<sup>1)</sup> Соч. т. III, стр. 10.

ясный отчетъ, «есть ли у человъка змъиное жало или нътъ, объ этомъ можно узнать не прежде, чъмъ когда кто-нибудь наступитъ на него пятой. Женщина или мать сказала бы: не прежде, чемъ когда кто-нибудь наступитъ ногой на любимаго человъка или ея дитя. — Нашъ характеръ гораздо больше опредъляется отсутствіемъ извѣстнаго рода переживаній, чѣмъ тѣмъ, что мы пережили» 1). Такъ было у самого Нитше. Пока обстоятельства складывались благопріятно, могъ ли бы кто-нибудь (и онъ самъ въ томъ числъ) заподозрить въ этомъ кроткомъ, мягкомъ, умѣвшемъ быть такъ глубоко и безкорыстно преданнымъ человъкъ «змъиное жало» или, оставивъ метафоры, ту крайнюю степень эгоизма, которая привела подпольнаго человъка къ дилеммъ: существовать ли міру или пить чай ему, подпольному герою? Могъ ли кто-нибудь, повторяю, глядя на Нитше, съ такимъ самоотвержениемъ и съ такой осмысленной настойчивостью отдававшаго всю душу свою служенію наукъ и искусству, предположить, что не наука, и не искусство, и не міръ, и не человъчество служило для него главной цѣлью? И что въ тотъ моментъ, когда волею судебъ предъ Нитше предстанетъ уже не теоретически, а практически вопросъ-что сохранить, воситыя ли имъ чудеса человъческой культуры или его одинокую, случайную жизнь, онъ принужденъ будетъ отказаться отъ завътнъйшихъ идеаловъ своихъ и признать, что вся культура, весь міръ ничего не стоятъ, если нельзя спасти одного Нитше? Эта мысль казалась ему безумной; онъ до конца своей жизни не могъ цъликомъ принять ее, и чъмъ упорнъе она его

<sup>1)</sup> Соч. т. III, стр. 33.

преслѣдовала, тѣмъ страстнѣе онъ стремился избавиться отъ нея или, по крайней мфрф, поставить ее въ зависимость отъ какого-нибудь идеала. Она пугала его тѣми опустошеніями, которыя она несла съ собой людямъ, она представлялась ему чудовищной по своей безплодности, ибо кромѣ уничтоженія и отрицанія, кромѣ нигилизма, она, повидимому, ничего не могда дать. Но отречься отъ нея было не такъ легко. Нитше не первый и не послѣдній боролся съ ней. Мы видѣли, какія неимовърныя усилія дълаль гр. Толстой, чтобъ вырвать съ корнемъ, выкорчевать изъ своей души всв остатки эгоизма. Или Достоевскій. Но эгоизмъ не только не ослабъвалъ, а усиливался, и все въ новой формъ предъявлялъ свои права: у него, какъ у сказочнаго змѣя, вмъсто каждой отрубленной головы являлись двъ новыя. Такъ было и съ Нитше. Онъ торжественно заявляетъ: «ты долженъ воочію убъдиться, что несправедливость сильнье всего проявляется тамъ, гдъ мелкая, узкая, бъдная, элементарная жизнь не можетъ удержаться отъ того, чтобы ради своего сохраненія не подкапываться исподтишка, но неизмънно и неустанно, и не оспаривать права всего болье высокаго, великаго, богатаго» 1). Въ этихъ словахъ выражается не личное сужденіе Нитше, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Здесь оригинальна только форма, мысль же стара, какъ міръ. Укажите мнѣ философа или моралиста, который не считалъ бы своей обязанностью превозносить богатую и высокую жизнь въ ущербъ бъдной и узкой? Только въ Евангеліи сказано: блаженны нищіе духомъ, но современная, да и не только современная, а всякая,

<sup>1)</sup> Соч. т. II, стр. 11.

когда-либо существовавшая наука понимала эти слова очень условно или, если уже говорить прямо, вовсе ихъ не понимала и съ привычной почтительностью обходила ихъ, какъ обходятъ на большихъ собраніяхъ старыхъ, заслуженныхъ, но никому ненужныхъ и приглашенныхъ лишь для приличія гостей. Всв знали, что блаженны богатые духомъ, а нищіе жалки и нынъ и во въки въковъ. Въ суждени Нитше заключается лишь эта давно всъмъ извъстная аксіома. Онъ, возставшій противъ всего, не только не дерзнулъ оспаривать ее. но безусловно принялъ ее за догматъ, за noli me tangere. Но если онъ на словахъ отдалъ дань такъ глубоко вкоренившемуся въ насъ предразсудку, то всей своей жизнью онъ осуществиль прямо противоположный принципъ. Въдь нищій-то духомъ былъ онъ самъ. Въдь онъ-то и подкапывался, онъ-то и подвергалъ сомнѣнію все великое, высокое и богатое, и единственно затьмъ, чтобы оправдать свою жалкую и бъдную жизнь — хотя этотъ мотивъ всегда у него необыкновенно тщательно и последовательно скрывается. Въ дневникъ 1888 года онъ самъ такъ объясняетъ смыслъ «Menschliches, Allzumenschliches»: «это была война, но война безъ пороха и дыма, безъ военныхъ пріемовъ, безъ павоса, безъ искалвченныхъ членовъ - все это было бы еще идеализмомъ. Здёсь лишь спокойно кладется одно за другимъ на ледъ рядъ заблужденій: идеалъ не опровергается, а замораживается. Здъсь, напримъръ, замерзаетъ «геній»; немного дальше — «святой»; еще дальше герой обращается въ толстую ледяную сосульку; подъ конецъ замерзаетъ «вѣра», такъ называемое «убъжденіе»; значительно охлаждено

и состраданіе — почти всюду окоченѣваетъ «Ding an sich» 1). Это удивительно мъткая характеристика «Menschliches, Allzumenschliches»: въ немногихъ словахъ — полный итогъ двухъ большихъ книгъ Но вмъсть съ тьмъ, это-только варіація на обсуждавшуюся нами сейчасъ тему о «бѣдной, элементарной жизни», дерзающей подвергать сомнѣнію законность правъ всего болѣе высокаго, богатаго и т. д. Нитше «замораживаетъ» все, что отъ ввка чтилось людьми, осмвиваеть героя, генія, святого. И когда же? Въ 1876-78 годахъ, когда въ немъ едва только теплились последние остатки жизни когда всъ свои силы онъ, по собственному признанію, растратилъ, расточилъ безъ пользы для себя и для другихъ. Какъ видите, «убъжденіе» или, если хотите, теорія - одно, а практика - другое. Помнится, гр. Толстой ужасно возмущался такимъ отдѣленіемъ теоріи отъ практики. Должно быть, говорилъ онъ, есть ужасно много глупыхъ теорій, если можетъ существовать такое мнъніе. Еще бы не много! Я спросилъ бы, есть ли хоть одна «умная» теорія? И могъ ли бы гр. Толстой быть тъмъ, что онъ есть, если бы онъ держался своихъ теоретическихъ взглядовъ въ жизни? Если бы онъ точно «отрекся отъ себя» и гдв-нибудь въ тиши, далеко отъ всѣхъ глазъ, никъмъ не видимый, никому не слышный, проводилъ свои дни за плугомъ или въ благочестивой беседе съ соседями-мужиками? Или, что было бы съ Нитше, если бы онъ добросовъстно подчинился выводамъ своего «ума»? Но, къ счастью, выводамъ мало кто покоряется. Есть въ глубинъ человъческой души иная, могучая, неудержимая сила. Она

<sup>1)</sup> Förster-Nietzsche. Das Leben Friedrich Nietzsche's, T. II, CTP. 296.

владѣетъ нами и смѣется надъ «свободой воли», которая—въ томъ значеніи, какое ей обыкновенно придаютъ—привела бы насъ къ самымъ безумнымъ поступкамъ. Эта «воля» соблазнила Нитше осудить Сократа. Да кого только Нитше (и гр. Толстой) ни осуждалъ? И что было бы съ человѣческимъ родомъ, если бы всѣ такого рода осужденія не оставались пустыми звуками, а имѣли бы власть надъ дѣйствительной жизнью? Но свободная воля вольна только надътѣмъ человѣкомъ, которому она принадлежитъ. И, въ единственномъ случаѣ, когда ея приговоры могли бы что-нибудь значить— она благоразумно отказывается отъ своихъ правъ, словно инстинктомъ чуя, что она ничего, кромѣ бѣды, принести не можетъ.

Этимъ и разрѣшается противорѣчіе въ сужденіи Нитше о Сократѣ и о самомъ себѣ. Его слова о Сократѣ были теоріей. Какое намъ до нея дѣло? Но въ своихъ сочиненіяхъ онъ намъ разсказываетъ свою жизнь, ту бѣдную жизнь, которая подкапывалась подъ все высокое и великое, которая, ради своего сохраненія, подвергала сомнѣнію все, чему поклонялось человѣчество. Это дѣло иное. Тутъ свободная воля умолкла, тутъ чуть слышенъ обычный шумъ, сопровождающій всегда разсужденія о «богатой жизни». Можетъ быть, среди этой тишины донесутся до насъ новыя слова, можетъ быть, откроется правда о человѣкѣ, а не опостылѣвшая и измучившая всѣхъ человѣческая правда.

## XXII.

Такимъ образомъ, мы въ сочиненіяхъ Нитше менѣе всего должны искать тѣхъ заключеній, къ которымъ

онъ пришелъ, отклоняя естественно выроставшіе въ его душѣ запросы. Наоборотъ, всѣ такого рода сужденія мы, въ свою очередь, должны систематически и послѣдовательно отклонять и устранять, какъ устраняются всякаго рода незаконныя притязанія. Пусть больной и страждущій говоритъ, какъ больной и страждущій, и только о предметахъ, которые имѣютъ для него значеніе Unbedingte Verschiedenheit des Blicks ведетъ къ ужасу и холоду одиночества; глубокое подозрѣніе къ жизни грозитъ еще болъе страшными послъдствіями, говоритъ онъ. Мы все это знаемъ и тъмъ не менъе требуемъ отъ Нитше только одной правды о его жизни. И, главное, въдь, въ концъ концовъ, онъ самъ всъми силами хочетъ высказаться, открыть читателю свою мучительную тайну, какъ и Достоевскій въ своемъ «великомъ инквизиторъ». Иначе, для чего были бы предисловія? Отчего бы не оставить насъ при уб'єжденіи, что «Menschliches, Allzumenschliches», это—обыкновенныя книги, въ которыхъ здоровый человъкъ разсуждаетъ какъ здоровый и о предметахъ, равно всъмъ интересныхъ? Если Нитше не высказывался до конца жизни прямо и открыто, то лишь потому, что не смѣлъ отважиться на такой подвигъ, върнъе, потому, что не наступило еще время говорить съ людьми обо всемъ откровенно. Въ ихъ сознаніи уже брежжитъ новая истина, но она пока кажется не истиной, а пугаломъ, страшнымъ призракомъ, пришедшимъ изъ иного, чуждаго намъ, міра. Ее не ръшаются назвать настоящимъ именемъ, о ней говорятъ полунамеками, условными знаками, символами. Мы видъли, на какія хитрости пускался Достоевскій: его мысль почти невозможно фиксировать; за ней даже услъдить трудно; она скользитъ и вьется точно угорь и подъ конецъ, словно умышленно, пропадаетъ въ густомъ туманъ непримиримыхъ противоръчій. То же у Нитше. Нужно много пристальнъйшаго вниманія, нуженъ тотъ «сочувственный взглядъ», о которомъ онъ говоритъ, чтобы разобраться въ его сочиненіяхъ и не потеряться въ хаосъ необоснованныхъ гипотезъ, произвольныхъ психологическихъ догадокъ, лирическихъ отступленій, загадочныхъ образовъ. Онъ и самъ это знаетъ: «недаромъ, говоритъ онъ, я былъ и остался, быть можетъ, до сихъ поръ филологомъ, т.-е. учителемъ медленнаго чтенія: это пріучаетъ, наконецъ, и писать медленно. Теперь уже не только вошло у меня въ привычку, но и стало моимъ вкусомъ: ничего не писать, что бы не привело въ отчаяние всякаго рода торопящихся людей. Филологія есть то почтенное искусство, которое требуетъ отъ своихъ поклонниковъ прежде всего одного: уйти въ сторону, дать себъ время поразмыслить, притихнуть, замедлить движенія» 1). Но, пожалуй, одного терпънія и доброй воли недостаточно. Шопенгауеръ справедливо замътилъ, что «необходимое условіе для пониманія какъ поэзіи, такъ и исторіи составляетъ собственный опытъ: ибо онъ служитъ какъ бы словаремъ того языка, на которомъ онъ говорятъ». Такого рода словарь до нъкоторой степени обязателенъ и при чтеніи сочиненій Нитше. Ибо, несмотря на всв его теоретическія соображенія, онъ самъ все же принужденъ былъ пользоваться своими переживаніями, какъ единственнымъ источникомъ познанія: «каковъ бы ты ни былъ, говоритъ онъ, служи себъ источникомъ своего опыта» 2). И иначе,

<sup>1)</sup> Соч. т. IV, стр. 10.

<sup>2)</sup> Соч. т. II, 292.

конечно, невозможно. Система притворства можетъ вълучшемъ случав придать внвшне благообразный видъ сочиненіямъ писателя, но отнюдь никогда не дастъ ему необходимаго содержанія. Такъ у Достоевскаго мысль подпольнаго человвка прячется подъ формой обличительной поввсти: «смотрите, дескать, какіе бываютъ дурные и себялюбивые люди, какъ овладвваетъ иногда эгоизмъ бвднымъ двуногимъ животнымъ». Нитше же не романистъ, онъ не можетъ говорить «устами» постороннихъ будто бы героевъ, ему нужна научная теорія. Но развв нвтъ такихъ теорій, которыя бы подошли къ его новому опыту?

Была бы только охота выбирать, а теорія найдется. Нитше остановился на позитивизмъ, обосновывающемъ утилитарную точку зрвнія на мораль лишь потому, что она, при соотвътствующемъ желаніи, открываетъ больше всего простора подпольной мысли. Онъ могъ бы, какъ Достоевскій, удариться въ крайній идеализмъ выступить въ роли обличителя. Онъ могъ бы бичевать всѣ проявленія эгоизма, т.-е. разсказывать о собственныхъ «низкихъ» помыслахъ и метать громы и молніи по адресу своихъ читателей, какъ дълаетъ гр. Толстой. Выборъ формы решилъ отчасти случай, отчасти особый складъ характера Нитше и та душевная подавленность, которую онъ испытывалъ въ первые годы своей бользни. У него не было достаточно силъ, чтобы гремъть и проклинать, и онъ пристроился къ холодному познанію. Потомъ, въ позднуйшихъ своихъ произведеніяхъонъ уже входитъ въ роль и вооружается грозными перунами. Но въ «Menschliches, Allzumenschliches» и «Morgenröthe» предъ нами — позитивистъ, утилитаристъ, раціоналистъ, холодно и спокойно сводящій всв высшія

и благороднъйшія проявленія человъческой души къ низшимъ и элементарнъйшимъ, въ цъляхъ будто бы теоретического познанія. «Человъческое, слишкомъ человъческое», пишетъ Нитше въ дневникъ 1888 года, «есть памятникъ кризиса. Эта книга называется книгой для свободныхъ умовъ (ein Buch für freie Geister): въ ней почти каждая фраза знаменуетъ побъду, въ ней я освобождаюсь отъ всего, что чуждо моей натуръ. Чуждъ мнѣ всякаго рода идеализмъ; названіе книги уже говоритъ: гдъ вы видите проявление идеализма, тамъ я вижу лишь человъческое, увы! слишкомъ человъческое. Я знаю людей лучше» 1). Въ 1888 году, какъ видите, Нитше былъ много смълъе и увъреннъе, чъмъ въ 1876 г., когда онъ писалъ «Menschliches, Allzumenschliches». Но все же и теперь онъ ссылается на то, что знаетъ «людей», т.-е. не себя, а другихъ! А между тъмъ все содержание «Menschliches, Allzumenschliches» взято исключительно изъ собственнаго опыта: Нитше имълъ лишь возможность убъдиться, что идеализмъ чуждъ ему, что въ его душъ мъсто идеальныхъ стремленій занимають человіческія, слишкомь человіческія побужденія. И въ 1876 году это открытіе не только не обрадовало его, но уничтожило. Въдь онъ весь еще былъ проникнутъ тогда ученіемъ Шопенгауера. Въдь почти тогда же онъ, восхваляя своего воспитателя, восклицалъ: «Шопенгауеръ учитъ жертвовать своимъ я, подчинять себя благороднъйшимъ цълямъ — прежде всего справедливости и милосердію» 2). Возможно ли повърить, что онъ сразу отказался отъ «благороднъйшихъ» цълей и призналъ свои человъческие запросы

¹) Förster-Nietzsche, т. II, стр. 296.

<sup>2)</sup> Соч. т. І, стр. 410.

единственно законными и справедливыми? Увы! до этого онъ не дошелъ и не могъ дойти даже подъ конецъ жизни — въ моментъ же разрыва съ Шопенгауеромъ и Вагнеромъ онъ, конечно, считалъ свою неспособность къ самопожертвованію исключительно одному ему свойственной чудовищной аномаліей психической организаціи. Прежде чемъ решиться подъ покровомъ общепризнанной ученой теоріи — исподоволь и незамѣтно разсказать о себѣ, онъ провелъ не одну безсонную ночь въ попыткахъ вернуть свою заблудшую душу къ высокому ученію о самоотреченіи. Но всѣ попытки оказались напрасными. Чёмъ больше онъ убёждалъ себя въ необходимости отказаться отъ своего я, чёмъ ярче онъ рисовалъ себъ картину будущаго преуспѣянія человѣчества, тѣмъ горше, обиднѣе и больнъе было ему думать, что на торжествъ жизни не будетъ его, что онъ даже лишенъ возможности дъятельно способствовать грядущей побъдъ человъчества. «Люди достигнутъ своихъ высшихъ цвлей, не будетъ на землв ни одного униженнаго и жалкаго существа, истина будеть сіять всѣмъ и каждому — развѣ этого мало, чтобъ утвшить твою бъдную душу, развъ это не можетъ искупить твоего позора? Забудь себя, отрекись отъ себя, гляди на другихъ, любуйся и радуйся будущимъ надеждамъ человъчества, какъ учили мудрецы съ древнъйшихъ временъ. Иначе — ты дважды ничтожность. Иначе ты не только разбитый, но и нравственно погибшій человъкъ». Такія и еще болье страшныя слова, употребляемыя челов комъ только наедин в съ собой и до сихъ поръ не вынесенныя на свътъ Божій ни однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ психологовъ — даже Достоевскимъ, нашептывала Нитше его воспитанная въ идеалистическихъ ученіяхъ совъсть. Въдь онъ происходилъ изъ семьи лютеранскихъ пасторовъ: его отецъ и дъдъ были проповъдниками, его мать и бабка были дочерьми проповъдниковъ. Приходилось ли вамъ когда-нибудь слышать или читать нъмецкія евангелическія пропов'єди? Если приходилось, то вы поймете, что происходило въ душъ Нитше. Его не спрашивали, можетъ ли онъ исполнить предъявленныя къ нему требованія. Его не хотъли укръпить, наставить, обнадежить. Денно и нощно лишь гремълъ надъ нимъ грозный голосъ, произносившій страшное заклинаніе: ossa arida, audite verbum Dei... Нитше понялъ тогда, что отъ людей ему больше нечего ждать. Въ первый разъ въ жизни почувствовалъ онъ, что значитъ полное одиночество. Весь міръ быль противъ него и онъ, поэтому, противъ всего міра. Компромиссъ, уступка, соглашеніе невозможно. Ибо одно изъ двухъ: либо Нитше правъ, либо точно его трагедія такъ глубока, такъ неслыханно ужасна, что всв люди должны забыть свои обычныя радости и огорченія, свои повседневныя заботы и интересы и вмъстъ съ нимъ надъть въчный трауръ по безвинно загубленной молодой жизни, либо онъ самъ долженъ отречься отъ себя и не притворно, а отъ всей души исполнить тъ требованія, которыя предъявлялись къ нему отъ имени въчной мудрости. Но если нельзя было принудить весь челов вческій родъ страдать горемъ одного нѣмецкаго профессора, то и, наоборотъ, въ такой же мъръ невозможно было никакими пытками и угрозами вырвать у этого нѣмецкаго профессора добровольное отречение отъ своихъ правъ на жизнь. Весь міръ и одинъ человікъ столкнулись межъ собой и оказалось, что это двѣ силы равной величины; болѣе того, на сторонѣ «міра» были всѣ традиціи прошлаго, вся вѣковая человѣческая мудрость, собственная совѣсть Нитше, наконецъ — сама очевидность, а на сторонѣ Нитше — что было на его сторонѣ, кромѣ одного отчаянія?...

Что же поддержало Нитше въ этой безумной и неравной борьбь? Отчего онъ не отступилъ предъ своимъ безмърно могучимъ противникомъ? Гдъ взялъ онъ отвагу не то, что бороться, а хоть на минуту прямо взглянуть въ глаза такому врагу? Правда, борьба была ужасная, неслыханная. Но тъмъ болье она поражаетъ насъ. Не кроется ли въ ней та правда о человъкъ, о которой шла ръчь въ концъ предыдущей главы? И не значитъ ли это, что, возставая вмъстъ съ міромъ на Нитше, человъческая правда — была ложью?

## CXXIII.

Въ этомъ сущность того, что Нитше называетъ въ себъ «unbedingte Verschiedenheit des Blicks», въ этомъ отличіе его взгляда на жизнь отъ всѣхъ тѣхъ видовъ философскаго міросозерцанія, которые доселѣ существовали. Человѣческій разумъ, человѣческая мудрость, человѣческая нравственность, присвоившіе себѣ право окончательнаго, послѣдняго суда, говорили ему: ты раздавленъ, ты погибъ, тебѣ нѣтъ спасенія, у тебя нѣтъ надежды. Повсюду, куда онъ ни обращался, онъ слышалъ эти холодныя, безжалостныя слова. Самыя высокія, ультра-метафизическія ученія въ этомъ случаѣ нисколько не отличались отъ сужденій обыкновенныхъ, простыхъ, никогда не заглядывавшихъ въ книги людей. Шопенгауеръ, Кантъ, Спиноза, матеріалисты, позити-

висты, глядя на Нитше и его судьбу, не могли ничего ему сказать, что не исчерпывалось бы знаменитой фразой, обращенной флегматическимъ бълоруссомъ къ тонувшему товарищу: «не трать, Өома, здоровья, ступай ко дну». Разница была лишь въ томъ, что «ученія» не были столь откровенны, какъ бѣлорусскій мужикъ, да кромѣ того требовали къ себѣ почтительнаго, умиленнаго, благоговъйнаго отношенія, даже благодарности: они въдь даютъ метафизическое или нравственное утъшеніе! Они въдь не отъ міра сего, они отъ чистаго разума, отъ conceptio immaculata! И все, что не съ ними, все, что противъ нихъ, цѣликомъ относится къ презрѣнному, жалкому, земному, человѣческому «я», отъ котораго философы, благодаря возвыщенности и геніальности своей натуры, давно уже счастливо освободились.

Нитше же чувствовалъ, что всъ метафизическія и нравственныя идеи для него совершенно перестали существовать, между тъмъ какъ такъ оклеветанное «я», разросшись до неслыханныхъ, колоссальныхъ размѣровъ, заслонило предъ нимъ весь міръ... Другой человъкъ на его мъстъ смирился бы, можетъ быть, навсегда; онъ бы и умеръ въ томъ убъждении, что имълъ несчастіе появиться на свъть Божій безъ тъхъ возвышенныхъ добродътелей, которыя укращаютъ другихъ людей, въ особенности краснорфчивыхъ и патетическихъ учителей добра. Но, къ счастью, онъ самъ успълъ еще до своей бользни нъсколько разъ выступить въ роли учителя и, слъдовательно, въ собственномъ прошломъ имълъ уже нъкоторый матеріалъ для «психологіи». Оглядываясь на свои первыя литературныя произведенія, заслужившія такія восторженныя похвалы со стороны Вагнера и другихъ знаменитостей того времени, онъ естественно долженъ былъ задать себѣ вопросъ: «вѣдь вотъ я же имѣлъ не менѣе благородный и идеальный видъ, чемъ все другіе писатели, я горячо и хорошо проповъдывалъ добро, взывалъ къ истинь, пъль гимны красоть-не хуже, пожалуй, чьмъ самъ Шопенгауеръ въ своихъ юношескихъ произведеніяхъ. А между тъмъ одинъ тяжелый ударъ судьбы, простой, ординарный, глупый случай, несчастье, которое могло бы приключиться со всякимъ, съ великимъ и съ малымъ сего міра – и я вдругъ убѣждаюсь, что тотъ эгоизмъ, котораго я никогда въ себъ не подозръвалъ, свойственъ мнъ такъ же, какъ и обыкновеннымъ смертнымъ. Не значитъ ли, что и всъ другіе учителя притворяются, что и они, когда въщаютъ объ истинъ, добрѣ, любви, милосердіи — только играютъ торжественную роль, - кто добросовъстно и въ невъдъніи, какъ когда-то я, а кто, можетъ быть, не добросовъстно и сознательно? Не значитъ ли, что всъ великіе и святые люди, если бы ихъ поставить на мое мѣсто, такъ же мало могли утъщиться своими истинами, какъ и я? И что, когда они говорили о любви, самопожертвованіи, самоотреченіи, подъ всѣми ихъ красивыми фразами, какъ змън въ цвътахъ, скрывался тотъ же проклятый эгоизмъ, который я такъ неожиданно открылъ въ себъ и съ которымъ я такъ безумно и такъ напрасно борюсь?» Эта мысль, еще неясная, можетъ быть даже не мысль, а инстинктъ, опредълила собою характеръ ближайшихъ исканій Нитше. Онъ вовсе не такъ увъренно остужалъ идеалы, какъ разсказываетъ о томъ въ дневникъ 1888 года. Въ его сочиненіяхъ мы имъемъ десятки свидътельствъ о томъ, сколько

колебаній и сомніній пришлось испытать ему въ первое время своего самостоятельнаго творчества. Въ сохранившихся послѣ него бумагахъ есть замѣтка, относящаяся къ 1876 году, т.-е. къ той эпохъ, когда писалось «Menschliches, Allzumenschliches». «Какъ можно, спрашиваетъ онъ себя, находить удовольствіе въ той тривіальной мысли, что мотивы всёхъ нашихъ поступковъ могутъ быть сведены къ эгоизму» 1): Увъренности, какъ видите, еще нътъ: мысль представляется ему тривіальной, по какая-то непонятная еще ему самому сила влечетъ его къ ней. Впослъдстви, въ 1886 году, бросая ретроспективный взглядъ на происхожденіе «Morgenröthe», онъ говорить: «Въ этой книгъ вы видите подземнаго человъка за работой — какъ онъ роетъ, копаетъ, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать въ глубинъ, какъ онъ медленно, осторожно, съ кроткой неумолимостью идетъ впередъ, не слишкомъ выдавая, какъ трудно ему такъ долго выносить отсутствие свъта и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что онъ доволенъ своей темной работой. Начинаетъ даже казаться, что его ведетъ какая-то въра, что у него есть свое утъшеніе... Ему, можетъ быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо онъ знаетъ, что его ждетъ: свое утро, свое избавленіе, своя заря» 2). Но до вѣры, до зари еще ему было далеко. Любимой его мыслью, съ которой онъ въ то время никогда не разставался и которую онъ варьировалъ на самые многоразличные лады, выражается въ слѣдующемъ афоризмѣ: «вы думаете, что

<sup>1)</sup> Соч. т. XI, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т, IV, 3,

все хорошее имъло во всъ времена совъсть на своей сторонь? Наука, т.-е. уже несомньно ньчто хорошее, обходилась долгое время безъ совъсти и являлась въ жизнь безъ всякаго паооса, всегда тайно, окольными путями, прячась подъ покрываломъ или маской, подобно преступнику или въ лучшемъ случав съ твмъ чувствомъ, которое долженъ испытывать контрабандистъ. Дурная совъсть есть лишь предыдущая ступень, а не противоположность чистой совъсти: ибо все хорошее было когда-то новымъ, стало быть, непривычнымъ, противнымъ нравамъ, безнравственнымъ и грызло, какъ червь, сердце того счастливца, который открылъ его впервые» 1). Это достаточно выясняетъ, сколько борьбы, колебаній, сомніній пришлось вынести Нитше на его «новомъ» пути. Вездъ видъть «человъческое», одно лишь человъческое, ему было страшно, но вмъсть съ тъмъ необходимо. Не изъ простого любопытства, даже не изъ научной любознательности принялся онъ за свою подземную работу; ему нужна была долгая тьма, ему нужно было непонятное, таинственное, загадочное. О, какъ влекло его «назадъ» — къ тому простому, легкому, устроенному міру, въ которомъ онъ жилъ въ молодости! Какъ хотълъ онъ примириться съ «совъстью», вновь вернуть себъ право торжественно говорить за-одно со всеми учителями о высокихъ предметахъ! Но всѣ пути «назадъ» были ему заказаны: «До сихъ поръ, разсказываетъ онъ, хуже всего умѣли думать о добрѣ и злѣ: это всегда было слишкомъ опаснымъ дѣломъ. Совѣсть, доброе имя, адъ, а подчасъ даже и полиція не дозволяли и не дозволяютъ здесь откровенности; въ присутствии нравственности,

<sup>1)</sup> Соч. т. Ш, 49.

какъ и въ присутствіи каждой власти, думать или разговаривать не разрѣшается: здѣсь нужно — повиноваться. Съ, тъхъ поръ, какъ стоитъ міръ, ни одна власть еще добровольно не соглашалась стать предметомъ критическаго обсужденія; критиковать нравственность, принимать ее, какъ проблему, какъ нъчто проблематическое -- развѣ это не значило самому стать безнравственнымъ? Но нравственность располагаетъ не только всякаго реда устрашающими средствами, чтобъ отпугивать отъ себя безпощадную критику; ея сила и прочность еще больше коренятся въ свойственномъ ей особомъ, искусствъ очаровывать людей: она умъетъ вдохновлять. Одного ея взгляда бываетъ достаточно, чтобы парализовать критическую волю, переманить ее на свою сторону, даже обратить ее противъ нея же самой, такъ что критикъ, подобно скорпіону, впивается жаломъ въ свое собственное тѣло. Съ древнъйшихъ временъ нравственность владъла всъми средствами искусства убъжденія: нътъ такихъ ораторовъ, которые не обращались бы къ ея помощи. Съ тъхъ поръ, какъ на землъ говорятъ и убъждаютъ, нравственность всегда оказывалась величайшей соблазнительницей — и, что касается насъ, философовъ, она была для насъ истинной Цирцеей» 1)...

Итакъ, все въ жизни лишь «человъческое, слишкомъ человъческое» — и въ этомъ спасеніе, надежда, новая заря? Можно ли придумать болье парадоксальное утвержденіе? Пока у насъ были лишь первыя сочиненія Нитше, въ которыхъ онъ увърялъ, что для него важна лишь объективная истина, мы могли объяснить себъ такую странность, отнеся Нитше къ тому, довольно

<sup>1)</sup> Соч. т. III, стр. 4.

распространенному, типу кабинетныхъ ученыхъ, которые умѣютъ за своей теоретической работой забывать и міръ, и людей, и жизнь. Но теперь очевидно, что Нитше никогда не было позитивистомъ. Ибо, что общаго между позитивизмомъ и новой зарей? У позитивизма своя заря, свои надежды, свое оправданіе; его въраутилитарная мораль, та самая мораль, подъ которую такъ упорно и такъ долго подкапывался Нитше. Обитателей подполья утилитаризмъ сознательно игнорируетъ, понимая, что онъ имъ ничъмъ помочь не можетъ. Правда, онъ ставитъ своей задачей счастье людей и принципіально никому не желаетъ отказывать въ правъ на жизнь. Но въ тъхъ случаяхъ, когда человъку отказано въ этомъ такъ называемыми независящими обстоятельствами, утилитарная мораль ничего не можетъ подълать и, не желая открыто признавать свое безсиліе, бросается въ объятія идеализму. Незамътно для неопытнаго глаза, она слова «счастье людей» замъняетъ другими, съ виду очень похожими словами»— «счастье большинства». Но сходство здёсь лишь внёшнее. «Счастье большинства» не только не значитъ то же, что «счастье людей», но значитъ прямо противоположное. Ибо во второмъ случав предполагается, что всь будутъ устроены, въ первомъ же меньшинство приносится въ жертву большинству. Но развѣ позитивизмъ имъетъ право призывать къ жертвъ, развъ онъ умъетъ оправдать жертву? Въдь онъ объщалъ счастье и только счастье, въдь онъ внъ счастья не видитъ смысла жизни, и вдругъ-жертва! Ясно, что въ трудную минуту ему не обойтись безъ помощи идеализма; менъе ясно, но столь же несомнънно, что утилитаризмъ никогда и не хотвль разлучаться съ идеалами. Онъ только бравировалъ своей научностью, а въ глубинѣ души (у утилитаризма была «душа», кто бы могъ подумать!) вѣрилъ въ правду, добро, истину, въ непосредственную интуицію, во всѣ высокія и святыя слова. И Достоевскій, изображая Ракитина «подсаленнымъ», клеветалъ, какъ уже было указано, на вѣру позитивизма.

Но Нитше уже давно распростился съ идеалами. «Счастье большинства» его не прельщало. Жертва? Можетъ быть, онъ еще способенъ былъ вдохновиться этимъ красивымъ словомъ—но, увы! ему уже нечѣмъ было жертвовать. Что могъ отдать онъ? Свою жизнь? Но это было бы не жертвой, а самоубійствомъ. Онъ радъ былъ бы умереть, чтобъ избавиться отъ постылой жизни. Но къ алтарю сносятся лишь богатые дары, и измученное, надломленное, изуродованное существованіе не по вкусу добру, которое, какъ языческіе идолы, требуетъ себѣ молодыя, свѣжія, прекрасныя, счастливыя, не тронутыя страданіемъ жизни.

## The state of the s

Слѣдовательно, подъ прикрытіемъ позитивизма Нитше преслѣдовалъ совсѣмъ иныя задачи. Позитивизмомъ, научностью онъ пользовался для постороннихъ цѣлей: то ему нужно было «казаться» бодрымъ, любопытствующимъ, насмѣшливымъ и т. п., то ему нужна была теорія, къ которой можетъ придти больной и страждущій человѣкъ, отклоняя естественно возникающія въ немъ сужденія. Для насъ все это можетъ имѣть только чисто психологическій интересъ, тѣмъ болѣе, что Нитше все время гнулъ свою линію и только ждалъ случая, чтобъ освободиться отъ спутывавшей его теоріи и за-

говорить смѣло по-своему. Но смѣлости нуженъ талантъ, сила, нужно оружіе для борьбы, и у Нитше проходитъ нъсколько лътъ, прежде чъмъ онъ ръшается открыто возвъстить свои «подпольныя» мысли. Я, впрочемъ, полагаю, что настоящіе позитивисты предпочли бы не имъть въ своей библіотекъ даже «Menschliches, Allzumenschliches» и «Morgenröthe». Несмотря на то, что въ этихъ книгахъ Нитше ведетъ постоянную войну съ метафизикой, онъ обнаруживаетъ въ своихъ научныхъ стремленіяхъ безпокойство, граничащее съ безтактностью. Сила позитивизма въ умѣньи обходить молчаніемъ всѣ вопросы, признаваемые имъ принципіально неразрѣшимыми, и направлять наше вниманіе лишь на тѣ стороны жизни, гдв не бываетъ непримиримыхъ противорвній: въдь и границы нашего познанія именно тамъ кончаются, гдв начинаются непримиримыя противорвчія. Въ этомъ смыслъ Кантовскій идеализмъ, какъ извъстно, является върнъйшимъ союзникомъ позитивизма, и знаменитый споръ между Уевеллемъ и Миллемъ если и не былъ, собственно говоря, споромъ о словахъ и научныхъ терминахъ, то, во всякомъ случав, имвлъ очень ограниченное теоретическое значеніе. Альбертъ Ланге, осуждая Милля и принимая на себя защиту Уевелля и Канта, только лишній разъ явилъ намъ примеръ человъческаго пристрастія. Скажу болье: на мой взглядъ не Милль, какъ утверждаетъ Ланге, а скоръе уже Уевелль проявилъ нъкоторую недобросовъстность. Зачьмъ было доводить Милля до нельпыхъ признаній? Всякій другой на мѣстѣ этого послѣдняго нашелъ бы возможность какъ-нибудь извернуться и не брать на себя отвътственности за крайніе выводы, всегда, какъ извѣстно, компрометирующіе всякаго рода теоріи Развѣ

кантовская теорія апріорности не приводить къ абсурду, къ тому, что называется на философскомъ языкъ теоретическимъ эгоизмомъ, т.-е. къ необходимости каждому человъку думать, что кромъ него нътъ больше никого во всей вселенной? Наиболье добросовъстные кантіанцы и не скрываютъ этого Шопенгауеръ, напримъръ, прямо заявляетъ, что теоретическій эгоизмъ опровергнуть невозможно. Но это отнюдь не мѣшаетъ ему развивать свои философскія положенія, исходящія изъ кантовскихъ принциповъ. Отъ неожиданнаго препятствія онъ отдълывается шуткой. Теоретическій эгоизмъ, говоритъ онъ, есть, правда, крѣпость неприступная, но находящійся въ ней гарнизонъ такъ слабъ, что можно, не взявши ее, смъло идти впередъ и не бояться нападенія съ тылу. И это почти единственный способъ спасти идеализмъ отъ грозящаго ему reductio ad absurdum. Другой, болье распространенный и върный способъ, это просто забыть о теоретическомъ эгоизмѣ, «игнорировать» его. Если бы Милль захотель прибегнуть къ такого рода пріемамъ, онъ могъ бы гораздо болве побъдоносно закончить свою полемику. Но Милль былъ честнымъ человъкомъ, Милль былъ воплощенная честность даже сравнительно съ нъмцами, предъявляющими исключительныя претензіи на эту доброд'втель. И его честность намъ изображаютъ, какъ недобросовъстность! Не знаю, пришлось ли читать Миллю книгу Лангено если пришлось, то, върно, она лишній разъ подтвердила въ его глазахъ прописную истину о томъ, что у людей не найдешь справедливости.

И въ чемъ увидъли недобросовъстность Милля? Въ противоположность Канту, онъ не хотълъ признавать внъопытнаго познанія и въ причинной связи явленій

видълъ только ихъ фактическое, дъйствительное, а не необходимое отношеніе: Само собою разумвется, что у Милля никогда и въ мысляхъ не было посягать на неизмѣнность законовъ природы. Но развѣ опытъ тысячельтій не служить достаточнымъ залогомъ неизмынности? Для чего же обращаться къ опасному метафизическому способу доказательствъ, когда на самомъ дълъ въ наше время уже никто серьезно не сомнъвается въ законом врности явленій природы. Метафизика пугала положительнаго мыслителя. Сегодня возвѣщается апріорность закона причинности, идеальность пространства и времени, а завтра, на такомъ же основаніи, станутъ оправдывать ясновиденіе, вертящіеся столы, колдовствочто хотите. Миллю допущение апріорности казалось рискованнъйшимъ шагомъ въ философіи. И въдь его тревога была не напрасна: ближайшее будущее показало, что онъ былъ правъ. Уже Шопенгауеръ воспользовался теоріей Канта объ идеальности времени для объясненія явленій ясновид'внія. И в'єдь его заключеніе логически безупречно. Если время есть форма нашего познаванія, если, слъдовательно, мы лишь воспринимаемъ, какъ настоящее, прошедшее и будущее, то, что на самомъ дѣлѣ происходитъ внѣ времени, т.-е. одновременно (это все равно), то слъдовательно мы не умъемъ видъть прошедшее или будущее не потому, что это вообще невозможно, а лишь потому, что наши познавательныя способности устроены извъстнымъ образомъ. Но наши познавательныя способности, какъ и вся наша духовная организація, не есть нѣчто неизмѣнное. Среди милліардовъ рождающихся нормальныхъ людей возможны, отъ времени до времени, и отступленія отъ нормы. Возможно такое устройство мозга, цри которомъ человъкъ не будеть воспринимать явленія во времени, и, стало быть, для него будущее и прошедшее сольются съ настоящимъ и онъ сможетъ предсказывать еще не наступившій и видьть уже поглощенныя для другихъ исторіей событія. Какъ видите, последовательность въ заключеніи чисто «математическая». Милль, при его добросовъстности, принужденъ былъ бы, скръпя сердце, увъровать въ ясновидъніе, если бы только призналъ апріорность времени. Хуже того, онъ, вѣрно, не отдѣлался бы даже отъ теоретического эгоизма и принужденъ былъ бы утверждать, что онъ одинъ только существуетъ во всей вселенной! Такъ что у него были серьезныя основанія бояться кантовскаго идеализма. Но это отнюдь не значитъ, что дъло науки было менъе близко его сердцу, нежели сердцу Канта, и что онъ не стремился утвердить на въки-въчные истину о закономърности явленій природы: онъ только избъгалъ опасныхъ гипотезъ и рискованныхъ способовъ доказательства.

И вотъ его противники, въ свою очередь, представляютъ ему возраженіе: если закономѣрность явленій природы доказывается только опытомъ, т.-е. прошлой исторіей, то принципіально, теоретически, по крайней мѣрѣ, нужно допустить, что когда-нибудь ей можетъ придти и конецъ. Теперь еще господствуетъ закономѣрность, но въ одинъ прекрасный день начнется царство произвола. Или здѣсь на землѣ существуетъ причинная связь явленій, а гдѣ-нибудь на отдаленной планетѣ ея нѣтъ. Вы не можете представить никакихъ доказательствъ противнаго, ибо историческое наблюденіе можетъ имѣть лишь ограниченное, относительное значеніе. На мѣстѣ Милля всякій другой все-таки какъ-нибудь

извернулся бы; но Милль не могъ не быть правдивымъ и призналъ, что у насъ точно нътъ никакихъ доказательствъ на счетъ завтрашняго дня и даль й планеты. Это значитъ, говоря проще, что до сегодня находящіеся въ поков предметы не приходили сами по себъ, безъ внъшней причины, въ движение, но завтра все можетъ пойти по иному, и камни станутъ прыгать къ небу, горы сойдутъ съ мъста, ръки потекутъ вспять 1). Т.-е. опять-таки всего этого не будетъ: тысячелътняя исторія достаточно уб'єдительно свид'єтельствуєть объ этомъ, но принципіально такую возможность отрицать нельзя. Такъ или почти такъ говорилъ, върнъе, принужденъ былъ говорить Милль. Понятно, что положительный мыслитель такіе выводы принимаетъ неохотно и лишь въ тъхъ случаяхъ, когда его понуждаетъ къ тому особенно развитая совъсть ученаго. Понятно также, почему у Милля былъ такой огорченный, убитый видъ, когда онъ делалъ эти признанія. Ланге, вёрно под-

<sup>1)</sup> Считаю необходимымъ оговориться, что я излагаю мнвніе Милля «своими словами». Милль, разумъется, не говорить о «завтра» (завтра онг оберегаеть для позитивизма), не упоминаеть и о движущихся горахъ или текущихъ вспять ръкахъ: всъ эти конкретности я прибавилъ уже отъ себя, ради наглядности, конечно. Во избъжание же нареканий приведу и соотвътствующую цитату изъ его «Логики»: «Я убъжденъ, что всякому человъку... будеть не трудно представить себъ, что въ одной изъ многихъ сферъ, на которыя звъздная астрономія дълить теперь вселенную, событія могутъ слъдовать одно за другимъ случайно, безъ всякаго опредъленнаго закона. 4 . Ни въ нашей опытности, ни въ нашей духовной природъ ничто не представляетъ достаточной или хоть какой-либо причины верить, чтобъ нигдъ этого не было. Предположимъ (и это вполнъ возможно вообразить), что настоящій порядокъ вселенной окончился и что наступиль хаосъ, въ которомъ нътъ опредъленной послъдовательности событій и прошедшее не ручается за будущее. Еслибъ какой-либо человъкъ чудомъ остался живъ и былъ свидътелемъ этой перемъны, то, навърно, скоро пересталъ бы върить въ какое бы то ни было единообразіе, т. к. самое единообразіе перестало бы существовать («Система логики», книга III, гл. XXI, § 1-й),

мътивъ, что Миллю измънило его обычное ясное и ровное настроеніе духа, спѣшитъ донести читателю, что причина тому—нечистая совъсть: Милль чувствуетъ себя прижатымъ къ стънъ и, не желая сознаться въ своей неправотъ, допускаетъ для него самого очевидно нельпые выводы. На самомъ же дъль было какъ разъ наоборотъ: Милль принесъ въ жертву своей совъсти не «истину», а свое душевное спокойствіе. Мысль о возможности дъйствія безъ причины была ему противна до глубины души, мучила его, и если бы у него была хоть какая-нибудь возможность, онъ бы отвергъ ее. Но что предлагали ему идеалисты? Апріорныя понятія съ перспективой вертящихся столовъ и въры въ ясновидъніе? Такъ лучше уже дъйствіе безъ причины гдънибудь очень далеко и черезъ много тысячъ лътъ (почти апріорная причинность). Тутъ, во-первыхъ, не обманываешь себя, а, во-вторыхъ, въ концѣ концовъ никто никогда не воспользуется этимъ положеніемъ, такъ какъ все равно оно практически непримънимо и никому не нужно - большаго и самъ Кантъ не добивался. Такъ что всего одинъ непріятный моментъ, зато эмпирическое обоснованіе достов рности нашего знанія это такой оплотъ противъ скептицизма, съ которымъ не выдержатъ сравненія никакія метафизическія теоріи познанія, даже кантовскія.

Читатель видитъ, что недобросовѣстны были противники Милля. Я не могу допустить, чтобъ они не чувствовали уязвимости идеализма. Всякій человѣкъ, сколько-нибудь опытный въ философскихъ вопросахъ, отлично знаетъ, что до сихъ поръ еще не была придумана ни одна система, совершенно свободная отъ противорѣчій. Можетъ быть объ этомъ и не слѣдуетъ

слишкомъ громко говорить, но въдь еще Шопенгауеръ заявилъ, что всякая философія, не признающая предпосылокъ, есть шарлатанство. Эта тайна неизвъстна только непосвященнымъ. А если такъ, то, значитъ, простое литературное приличіе требовало отъ Уевелля или Ланге, чтобъ они оставили въ поков Милля, не трогали его предпосылокъ и не переходили въ споръ извъстной черты. У нихъ на совъсти были и теоретическій эгоизмъ, и ясновидьніе - великіе и тяжкіе грыхи, какъ бы остроумно ни шутилъ Шопенгауеръ: нужно было простить позитивистамъ дъйствіе безъ причины въ томъ смыслѣ, въ какомъ это допускалъ Милль. Отъ такихъ выводовъ можно отделаться только предпосылками - съ какой же стати отъ Милля требуютъ доказательствъ? И, главное, къ чему приводятъ такія требованія? Они только способны подорвать довъріе къ наукъ вообще, т.-е. ко всъмъ попыткамъ упростить, успокоить, пригладить, приручить дъйствительность. Они лишь открываютъ путь скептицизму, который, какъ коршунъ за добычей, слъдитъ за всякаго рода доведенными до абсурда догматами, и, слъдовательно, изъ-за ничъмъ не оправдываемыхъ теоретическихъ притязаній, предають общее діло самому опасному врагу, какой только можетъ существовать. Ибо главная задача науки, какъ и морали, состоитъ въ томъ, чтобъ дать людямъ прочную основу въ жизни, научить ихъ знать, что есть и чего нътъ, что можно и чего нельзя. Пути же къ этому все-таки дъло второе; во всякомъ случав, они не такъ важны, чтобы изъ-за нихъ забывать основную цель. Какъ плохо это понимаютъ кантіанцы и какъ хорошо это зналъ Кантъ! Несмотря на то, что онъ не могъ не радоваться и не ставить себъ

въ заслугу свою новую точку зрѣнія въ философіи, онъ видѣлъ въ Юмѣ не врага своего, а союзника и предшественника, и высоко цѣнилъ его аргументацію. А вѣдь Милль для науки, пожалуй, значитъ не меньше, чѣмъ Юмъ. Посмотрите только, съ какимъ терпѣніемъ и съ какимъ знаніемъ дѣла обходитъ онъ въ своей «Системѣ логики» или въ трактатѣ объ утилитаризмѣ всѣ подводные камни, встрѣчающіеся на его пути, и какъ неуклонно и неизмѣнно, какой твердой и вѣрной рукой ведетъ онъ свой ученый корабль къ тому берегу, гдѣ живетъ положительная наука, т.-е. несомнѣнность, очевидность и, наконецъ, какъ вѣнецъ всего, кантовотолстовская прочность! Развѣ это не колоссальная заслуга? И развѣ апріорныя сужденія приводятъ къ большей прочности и ясности, чѣмъ методъ Милля?

Но, какъ уже сказано, въ концѣ концовъ споръ идеализма съ позитивизмомъ, и даже съ матеріализмомъ, есть только споръ о словахъ. Какъ ни язвятъ другъ друга спорящія стороны, постороннему наблюдателю ясно, что въ существенномъ онъ согласны между собой, и тутъ только повторяется старая исторія: свои своя не познаша. Что касается Нитше, то только первыя его произведенія могуть быть причислены къ одному изъ существующихъ философскихъ направленій. Начиная же съ «Menschliches, Allzumenschliches», т.-е. съ того момента, когда онъ взглянулъ на міръ своими глазами, онъ сразу равно далеко ушелъ отъ всъхъ системъ. У позитивизма и матеріализма онъ бралъ оружіе, чтобъ бороться съ идеализмомъ, и наоборотъ, такъ какъ ничего такъ искренно и глубоко не желалъ, какъ гибели всъмъ придуманнымъ людьми міровозэрьніямъ. Та «прочность», которая считалась высшей и

послъдней цълью философскихъ построеній и на которую заявляли свои притязанія всь основатели школь, не только не прельщала, но путала его. Для Канта, для матеріалистовъ, для Милля она была нужна, ибо обезпечивала имъ неизмѣнность того положенія въ жизни, которое имъ было дорого. Но Нитше въдь прежде всего добивался измънить свое положение: что могла ему сулить прочность? Savoir pour prévoir или закономфрность, которыми такъ соблазнялъ насъ позитивизмъ, звучала для него какъ обидная насмъшка. Что могъ онъ предвидъть? Что прошлаго не вернуть? Что онъ никогда не излъчится и сойдетъ въ концъ концовъ съ ума? Это онъ и безъ позитивизма и безъ науки зналъ. А кантовскій идеализмъ, съ вѣнчающей его нравственностью категорическаго императива, развъ говорилъ иное? Нитше былъ и остался близокъ только языкъ скептицизма, и не того салоннаго или кабинетнаго скептицизма, который сводится къ словесному остроумію или построенію теорій, а того скептицизма, который проникаетъ всю душу человъка и навсегда выбиваетъ его изъ обычной жизненной колеи. «Берегъ исчезъ изъ глазъ моихъ, волны безконечнаго охватили меня», говоритъ Заратустра. Что могутъ тутъ подвлать позитивизмъ или идеализмъ, которые всю свою задачу полагаютъ въ томъ, чтобъ убъдить человъка въ близости берега, чтобъ скрыть отъ него безконечность и удержать его въ ограниченной области явленій, для всвхъ людей одинаковыхъ, поддающихся точнымъ опредъленіямъ, привычныхъ, понятныхъ? Для Милля необходимость признать возможность дъйствія безъ причины даже для отдаленной планеты была величайшимъ огорченіемъ. Ланге, вслѣдъ за Кантомъ, принялъ апріорность, лишь бы только не видъть себя принужденным в допустить произволъ въ природъ. Но Нитше всв ихъ заботы были чужды; наоборотъ, ихъ опасенія были его надеждами. Его жизнь еще значила, могла значить что-нибудь только въ томъ случав, если всѣ ученыя построенія были лишь добровольнымъ самоограниченіемъ пугливаго человъческаго ума. Его жизненная задача сводилась именно къ тому, чтобъ выйти за предълы тъхъ областей, куда его загоняли традиціи науки и морали. Отсюда его ненависть къ наукъ, выразившаяся въ борьбъ съ философскими системами и отвращение къ морали, давшая формулу «по ту сторону добра и зла». Для Нитше существовалъ лишь одинъ вопросъ: «Господи, отчего ты покинулъ меня?» 1). Знаете вы эти простыя, но исполненныя такой безпредъльной скорби и горечи слова? На такой вопросъ можетъ быть только одинъ отвътъ: и человъческая наука, приладившаяся къ средней, обыкновенной жизни, и человъческая мораль, оправдывающая, освящающая, возвеличивающая, возводящая въ законъ нормы, дающія опору посредственности («набожная память о Ростовъ», «добро есть Богъ») — ложны. Говоря словами Нитше: нътъ ничего истиннаго, все позволено — или переоцънка всъхъ цънностей.

## Run, Millerian, Santagan and XXV.

Отсюда тотъ странный, чуждый людямъ характеръ философіи Нитше. Въ ней нѣтъ устойчивости, нѣтъ равновѣсія. Она ихъ и не ищетъ: она живетъ противо-

¹) Соч. т. IV, 113.

рвчіями, какъ и міровозэрвніе Достоевскаго. Нитше не пропускаетъ случая посмѣяться надъ тѣмъ, что называется прочностью убъжденія. Предпосылки, которыя Шопенгауеръ считалъ столь необходимыми для философіи и которыя онъ не только оправдывалъ, но даже не считалъ нужнымъ, какъ это обыкновенно дълается, скрывать, находять въ Нитше злайшаго и язвительньйшаго критика. «Въ каждой философіи, говоритъ онъ, есть моментъ, когда на сцену выступаютъ «убъжденія» философа, или, говоря языкомъ старинной мистеріи — adventavit asinus pulcher et fortissimus» 1). Но, на ряду съ такими утвержденіями, вы встръчаете и прямо противоположныя имъ на видъ: «ложность какого нибудь сужденія вовсе не служитъ достаточнымъ противъ него возраженіемъ: въ этомъ, можетъ быть, слышатся самые странные звуки нашего новаго языка. Вопросъ лишь въ томъ, насколько оно поощряетъ, поддерживаетъ жизнь, насколько оно поддерживаетъ, можетъ быть, развиваетъ видъ, и мы спеціально склонны утверждать, что самыя ложныя сужденія (къ нимъ принадлежатъ синтетическія сужденія а priori) намъ наиболье необходимы; что безъ допущенія логическихъ фикцій, безъ сравненія дъйствительности съ вымышленнымъ міромъ безусловнаго, всегда себѣ равнаго, безъ постоянной фальсификаціи міра посредствомъ числа-человъкъ совершенно не можетъ существовать. Отказаться отъ ложныхъ сужденій значить отказаться отъ жизни, отрицать жизнь. Признать ложь основнымъ условіемъ жизни, это значитъ, конечно, вступить въ опаснъйшее противоръчіе съ привычной человъческой точкой эрвнія; и философія, осмвливающаяся на это,

¹) Соч. т. VII, стр. 16.

тѣмъ самымъ становится «по ту сторону добра и зла» 1). Но естественно возникаетъ вопросъ: если ложь и ложныя сужденія являются основными условіями человъческаго существованія, если они способствують сохраненію, даже развитію жизни, то не правы ли были тъ мудрецы, которые, какъ великій инквизиторъ у Достоев скаго, выдавали эту ложь за истини? И не благоразумнъе ли всего было бы оставаться при традиціяхъ, т.-е. попрежнему совсвмъ и не допытываться того, что такое истина, и держаться на этотъ счетъ безсознательно сложившихся мнвній, т.-е. имвть тв предпосылки, «убъжденія», по поводу которыхъ Нитше вспомнилъ непочтительныя слова старинной мистеріи? Разъ синтетическія сужденія а ргіогі такъ необходимы человъку, что безъ нихъ невозможна жизнь, что отвергать ихъ значитъ отрицать жизнь, то пусть они себъ носили прежнее почетное название истинныхъ, въ какомъ видъ они, конечно, наилучше могутъ исполнить свое благородное назначение. Для чего выставлять на видъ ихъ ложность? Отчего бы не заложить ихъ корни, по примъру Канта и гр. Толстого, въ иной міръ, такъ чтобы люди не только бы увъровали въ ихъ истинность, но убъдились бы даже, что имънтъ потустороннюю, метафизическую основу? Разъ ложь такъ нужна для жизни, то не менъе нужно людямъ думать, что эта ложь не есть ложь, а истина... Но, очевидно, Нитше занимаетъ не «жизнь», о которой онъ такъ хлопочетъ, а нъчто иное, по крайней мъръ не такая жизнь, какъ та, которая до сихъ поръ оберегалась позитивизмомъ, синтетическими сужденіями а ргіогі и ихъ жрецами, учителями мудрости. Иначе онъ

¹) Соч. т. VII, стр. 12.

не сталъ бы выкрикивать чуть ли не на площади профессіональную тайну философіи, а, наоборотъ, постарался бы какъ можно глубже скрыть ее. Уже Шопенгауеръ сдълалъ тактическую ошибку, провозгласивши, что безъ предпосылокъ невозможна философія — Нитше же идетъ еще дальше его. Значитъ, въ концъ концовъ, его занимаетъ отнюдь не вопросъ о сохранении и поддержаніи того, что онъ называетъ отвлеченнымъ словомъ «жизнь». О такой «жизни» онъ, какъ и многіе другіе, хотя и говоритъ, но не заботится не думаетъ. Онъ знаетъ, что «жизнь» до сихъ поръ существовала безъ опеки философовъ: обойдется она и на будущее время своими силами. И оправдывая такимъ рискованнымъ способомъ синтетическія сужденія а priori, Нитше лишь стремится скомпрометировать ихъ, чтобъ открыть себъ путь къ полной свободъ изслъдованія, чтобъ отвоевать себъ право говорить о томъ, о чемъ люди молчатъ.

«Тамъ, внизу (у людей), говоритъ Заратустра, всѣ слова напрасны. Тамъ видятъ лучшую мудрость въ умѣньи забывать и проходить мимо: это я узналъ отъ нихъ. И кто хочетъ все понять у людей, тотъ долженъ на все нападать» 1). Въ молодости и самъ Нитше въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отличался отъ другихъ философовъ. Не по доброй волѣ сталъ онъ останавливаться тамъ, гдѣ другіе проходили мимо, и запоминать то, что другіе забываютъ. «Страданіе спрашиваетъ о причинахъ; удовольствіе же склонно оставаться при самомъ себѣ и не оглядываться назадъ» 2). Но и не всякое страданіе научаетъ насъ спрашивать. Человѣкъ

¹) Соч. т. VI, Die Heimkehr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. т. V, стр. 51.

является въ жизнь позитивистомъ, и ему вовсе не нужно пройти сперва черезъ теологическій и метафизическій періодъ, чтобъ пріобрѣсти вкусъ къ той ограниченности познаванія, которая рекомендуется положительной философіей. Наоборотъ — онъ избъгаетъ слиш комъ большой мудрости и даже отъ страданія онъ прежде всего старается избавиться, отделаться. И только тогда, когда всв попытки въ этомъ положительномъ направленіи окажутся безплодными, когда онъ убѣждается, что нельзя «приспособиться», что нельзя найти такого положенія, при которомъ «страданіе» перестанетъ напоминать о себъ, онъ выходить за предълы позитивной истины и начинаетъ спрашивать, не соображаясь уже съ тъмъ, дозволены или не дозволены его вопросы современной методологіей и теоріей познанія. «Мы всѣ, говоритъ Нитше, живемъ въ сравнительно слишкомъ большой безопасности для того, чтобы стать настоящими знатоками челов вческой души: одинъ изъ насъ познаетъ вслъдствіе страсти къ познаванію, другой — отъ скуки, третій по привычкъ; никогда мы не слышимъ повелительнаго голоса: «познай или погибни». До техъ поръ, пока истины не врезываются точно ножемъ въ наше тъло, мы относимся къ нимъ съ пренебрежительной сдержанностью; онъ кажутся намъ слишкомъ похожими на «пернатыя сновидѣнія», которыя мы можемъ принять или не принять, словно въ нихъ есть нъчто, зависящее отъ нашего произвола, словно мы можемъ проснуться отъ этихъ нашихъ истинъ» 1). Вы видите, какимъ образомъ раздвигаются предълы познаваемаго міра: нуженъ повелительный

¹) Соч. т. IV, 311.

голосъ — «познай или погибни», категорическій императивъ, о которомъ не вспоминалъ Кантъ. Наконецъ, нужно, чтобы истины връзались въ тъло словно ножемъ - и объ этомъ не говорится, ничего не говорится ни въ теоріи познанія, ни въ логикахъ. Тамъ процессъ отысканія истинъ изображается совсѣмъ иначе, тамъ мыслить значитъ спокойно, послъдовательно, хотя и съ напряженіемъ, но безбользненно переходить отъ заключенія къ заключенію до техъ поръ, пока искомое не будетъ найдено. У Нитше же мыслить значитъ терзаться, мучиться, корчиться въ судорогахъ. У Достоевскаго, если вы помните его романы, тоже никто изъ героевъ не размышляетъ по правиламъ логики: вездъ у него неистовства, надрывы, плачъ, скрежетъ зубовный. Философъ-теоретикъ видитъ во всемъ этомъ ненужныя, даже вредныя излишества. Сииноза говоритъ: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Онъ думаетъ, что «понять» можно путемъ отвлеченнаго или, какъ его охотно называютъ, объективнаго размышленія. Но что «поняла» до сихъ поръ философія? У Нитше являются законныя сомнѣнія, дъйствительно ли пріемы, рекомендуемые Спинозой и доселъ всегда практиковавшіеся учителями мудрости, обезпечиваютъ наиболъе върный или даже единственно върный путь къ истинъ. «Можетъ быть въ нашемъ борющемся существъ и есть скрытое геройство, но навърное въ немъ нътъ ничего божественнаго, въчно въ себъ покоющагося, какъ думалъ Спиноза. Сознательное мышленіе, именно мышленіе философское, есть наиболье безсильный, а потому относительно болье спокойный и ровный видъ размышленія: такъ что именно

философъ легче всего можетъ быть приведенъ къ ошибочному сужденію о природѣ нашего познанія»... 1).

Но не только «философъ» — всѣ мы, люди современнаго воспитанія, уже въ силу условій нашего развитія, едва ли способны правильно судить о природъ и предѣлахъ нашего познанія и объ «истинѣ». Правда, суевърје всегда жило между людьми и нельзя назвать такой эпохи, когда бы какая-нибудь ошибка не почиталась истиной, и великой истиной. Но никогда еще люди не были такъ глубоко убъждены въ непогръшимости ихъ методологическихъ пріемовъ, какъ въ наше время. Нашъ въкъ въдь называютъ въкомъ скептицизма par excellence, иначе говоря, полагають, что ежели мы что-либо выдаемъ за истину, то лишь послѣ самаго тщательнаго и внимательнаго ея изследованія, когда уже не можетъ относительно нея быть никакого сомнѣнія. «Вѣрить» же мы совсѣмъ не умѣемъ, если бы даже и хотъли. А между тъмъ уже съ дътства мы пріучаемся «вфрить» — и, главное, вфрить самымъ неправдоподобнымъ вещамъ! Крестьянскій мальчикъ или молодой дикарь тоже, конечно, върятъ тому, что имъ разсказываютъ старшіе. Но имъ обыкновенно ничего неправдоподобнаго, насилующаго мысль и не разсказываютъ. Имъ сообщаютъ, напримѣръ, что существуютъ колдуны, лѣшіи, вѣдьмы. Все это — неправда, всего этого нътъ, но въдь все это мыслимо, понятно. Изъ этихъ разсказовъ молодой умъ лишь выводитъ заключеніе, что есть вещи, очень страшныя и интересныя, которыя ему еще не приходилось видъть, но которыя, быть можетъ, онъ когда-нибудь и увидитъ собственными глазами. Иное дъло ребенокъ нашего общества:

<sup>1)</sup> Соч. т. V, 253.

отъ сказокъ его голова свободна, онъ знаетъ, что чертей и волшебниковъ не бываетъ и пріучаетъ свой умъ не върить розсказнямъ такого рода, даже если бы въ душѣ и была у него склонность къ чудесному. Но зато уже съ самаго ранняго возраста ему сообщають положительныя свъдънія, неправдоподобность которыхъ превосходитъ рѣшительно всѣ выдумки, на которыя когда-либо пускались самые фантастические составители сказокъ. Ему, напримъръ, говорятъ-и такимъ авторитетнымъ тономъ, въ виду котораго умолкаетъ и должно умолкнуть всякое сомнѣніе—что земля не неподвижна, какъ объ этомъ свидътельствуетъ очевидность, что солнце не объгаетъ земли, что небо не твердь, что горизонтъ — только оптическій обманъ и т. д. безъ конца. Все это узнается въ раннемъ, очень раннемъ дътствъ и обыкновенно даже безъ тъхъ соображеній и доказательствъ, которыя приводятся въ элементарныхъ учебникахъ географіи. И все это принимается какъ несомнънная, не подлежащая даже провъркъ истина, ибо исходитъ отъ старшихъ, ибо написано въ книгахъ. Скажите, какая сказка, даже не изъ тъхъ, которыя рекомендуются образованными людьми для народа, а изъ тѣхъ, которыя изготовляются безграмотными писателями въ цёляхъ наживы, заключаетъ въ себъ больше очевидной для ребенка лжи, чъмъ преподаваемыя ему нами истины? Колдунъ, въдьма, дьяволъэто только нѣчто новое, но понятное, не противорѣчащее очевидности. Вертящаяся же земля, неподвижное солнце, фиктивное небо и т. п. — все это въдь верхъ безсмыслицы для ребенка. И тъмъ не менъе это истина, онъ знаетъ это навърное и съ этой неправдоподобной истиной онъ живетъ цълые годы. Развъ такое насиліе надъ дътскимъ умомъ можетъ не изуродовать его познавательныя способности? Развъ въра въ смыслъ безсмыслицы не становится его второй нриродой? И развъ въ концъ концовъ у каждаго изъ насъ не должна навъки остаться въ душъ склонность принимать за истину только то, что представляется всему нашему существу какъ ложь? Или — если этотъ выводъ покажется слишкомъ парадоксальнымъ или преувеличеннымъ — развъ, во всякомъ случаъ, у насъ не должно быть готовности върить въ очевидную для насъ нельпость (intelligere, иначе говоря), разъ только она обставлена извъстной аргументаціей и исходить отъ ученыхъ людей или изъ ихъ книгъ? Напримъръ, въ шопенгауеровскую волю, кантовскую Ding an sich, спинозовскаго deus sive natura? Нашъ умъ, въ дътствъ усвоившій стелько нельпостей, потеряль способность къ самозащитъ и принимаетъ все, кромъ того, отъ чего его предостерегали съ дътства же, т.-е. чудеснаго, иначе говоря, дъйствія безъ причины. Тутъ онъ всегда насторожъ, тутъ его ничъмъ не заманишь, ни краснорѣчіемъ, ни вдохновеніемъ, ни логикой. Но разъ нѣтъ чудеснаго — все пройдетъ. Что, напримъръ, «понимаетъ» современный человъкъ въ словахъ «естественное развитіе міра»? Забудьте на минуту, на одну минуту, если только это возможно, свою «школу», и вы сразу убъдитесь, что развитіе міра ужасно неестественно: естественно бы было, если бы не было ничего - ни міра, ни развитія. А между тімь, среди современныхъ людей нътъ почти ни одного, который бы не върилъ въ догму естественности такъ же прочно, какъ въритъ набожный католикъ въ непогръшимость папы. Даже болве того: католика еще можно какъ-нибудь разувв-

рить, современный же человъкъ ни за что не приметъ серьезно мысли о томъ, что міръ развился неестественно и что, стало быть, произволъ въ природъ, дъйствіе безъ причины, о которомъ говоритъ Милль, годится не только какъ указаніе предъловъ нашего познанія. Для него, какъ и для Милля и Канта, это истина, внѣ которой не можетъ быть не только мышленія, но и жизни. Тѣ, которые отрекаются отъ нея, казнятся по общему убъжденію ужаснъйшимъ изъ существующихъ наказаній: візнымъ безплодіемъ. Вотъ какимъ дракономъ охраняется позитивизмъ и идеализмъ! У кого хватитъ мужества вступить съ нимъ въ борьбу? И какъ можетъ обыкновенный человъкъ, только человъкъ, отважиться на такой страшный подвигъ, возвъстить открыто: нътъ ничего истиннаго, все позволено? Не нужно ли ему для этого прежде всего перестать быть человъкомъ, не нужно ли ему отыскать въ себъ иныя, еще неизвъстныя, неиспытанныя силы, которыми мы до сихъ поръ пренебрегали, которыхъ мы боялись? Послушайте молитву Нитше и вы поймете хоть отчасти, какъ рождаются убъжденія въ нашей душь и что значить идти своимъ путемъ и имъть свой взглядъ на жизнь: «о, пошлите мнъ безуміе, небожители! Безуміе, чтобъ я, наконецъ, самъ повърилъ себъ. Пошлите мнъ бредъ и судороги, внезапный свътъ и внезапную тьму, бросайте меня въ холодъ и жаръ, какихъ не испыталъ еще ни одинъ смертный, пугайте меня таинственнымъ шумомъ и привидъніями, заставьте меня выть, визжать, ползать, какъ животное: только бы мнъ найти въру въ себя. Сомнъніе пожираетъ меня, я убилъ законъ, законъ стращитъ меня, какъ трупъ страшитъ живого человъка; если я не больше, чъмъ законъ, то въдь я отверженнъйшій

изъ людей. Новый духъ, родившійся во мнѣ — откуда онъ, если не отъ васъ? Докажите мнѣ, что я вашъ — одно безуміе можетъ мнѣ доказать это» 1).

## XXVI.

Молитва Нитше была услышана: небожители послали ему безуміе. Во время одной изъ его уединенныхъ прогулокъ по горамъ швейцарскаго Энгадина его внезапно, точно молніей, поразила мысль о «вѣчномъ возвращеніи» — и съ этого момента характеръ его творчества совершенно измѣняется. Теперь предъ нами уже не подпольный человъкъ, робко и осторожно, подъ прикрытіемъ чуждыхъ ему теорій, подкапывающійся подъ принятыя убъжденія. Къ намъ говоритъ Заратустра, върующій въ свою пророческую миссію, осмъливающійся свое мнѣніе противоставлять мнѣнію всѣхъ людей. Но, странно, несмотря на то, что Нитше видълъ въ идев о ввчномъ возвращени начало и источникъ своего новаго міровозэрвнія, онъ нигдв подробно и ясно не развиваетъ ее. Нъсколько разъ въ also sprach Zarathustra онъ начинаетъ говорить о ней, но каждый разъ обрываеть рвчь чуть ли не на полусловв. Такъ что невольно приходитъ въ голову подозрвніе, что «ввчное возвращеніе» въ концѣ концовъ было только неполнымъ и недостаточнымъ выраженіемъ испытаннаго Нитше внезапнаго душевнаго подъема. Это становится тъмъ болъе въроятнымъ, что самая идея-стара и не принадлежитъ Нитше. О ней говорили уже пиоагорейцы, и Нитше, спеціалистъ классической филологіи, конечно,

<sup>1)</sup> Соч., т. IV, стр. 23.

не могъ не знать этого. Очевидно, что для него она имѣла другое значеніе, чѣмъ для древнихъ, и что соотвътственно этому онъ могъ съ ней связывать и иныя надежды. И точно, какой новый смыслъ могло дать его жизни объщаніе въчнаго возвращенія? Что могъ онъ почерпнуть въ убъждении, что его жизнь, такая, какой она была, со всѣми ея ужасами. уже несчетное количество разъ повторялась и, затъмъ, столь же несчетное количество разъ имъетъ вновь повториться безъ мальйшихъ измъненій? Если бы Нитше въ «въчномъ возвращении» видълъ только то, о чемъ говорили пиоагорейцы, -- оно бы принесло ему мало новыхъ надеждъ! И, наоборотъ, разъ «вѣчное возвращеніе» дало ему новыя силы, то, стало быть, оно объщало ему нѣчто иное, чѣмъ простое повтореніе того, что онъ уже имълъ въ дъйствительности. Можно поэтому съ увъренностью сказать, что идея эта являлась для Нитше прежде всего символическимъ протестомъ противъ господствующей нынъ теоріи познанія съ ея практическими выводами относительно роли и значенія въ міръ отдѣльнаго человѣка. Она выражала не все, что думалъ Нитше. Оттого-то онъ, хотя и называетъ себя учителемъ въчнаго возвращенія, учитъ чему угодно, кромъ возвращенія; свою же «послѣднюю мысль» онъ отказывается прямо назвать. Повидимому, предъ лицомъ тысячельтнихъ предразсудковъ или убъжденій человьчества даже «безуміе» не имфетъ смфлости быть до конца откровеннымъ. Вотъ свидътельствующій объ этомъ отрывокъ изъ разговора Заратустры съ жизнью: ...Жизнь задумчиво оглянулась и тихо сказала: «о, Заратустра, ты мнв недостаточно ввренъ! ты любишь меня далеко не такъ, какъ говоришь; я знаю, что ты думаешь

о томъ, что скоро покинешь меня. Есть старый, тяжелый-тяжелый, гудящій колоколь; ночью его удары доходять до твоей пещеры, и когда ты слышишь, какъ въ полночь онъ отбиваетъ часы, ты думаешь между первымъ и двънадцатымъ ударомъ, ты думаешь о томъ, о, Заратустра, что ты скоро покинешь меня». — «Да, отвътилъ я медленно, но ты знаешь также», и я шеннулъ ей что-то на ухо, сквозь спутанные, русые, непокорные локоны ея кудрей... — «Ты знаешь это, о, Заратустра? Этого не знаетъ никто». — И мы снова взглянули другъ на друга и на зеленый лугъ, на который въ это время набъгалъ прохладный вечеръ, и вмъстъ плакали. Но тогда жизнь мнъ была милъе, чъмъ вся моя мудрость» 1). Что шепнулъ Заратустра жизни? Что это за тайна, которой никто, кромъ Заратустры. не знаетъ? Очевидно, что она имъетъ прямое отношеніе къ «вѣчному возвращенію», но во всякомъ случаѣ менъе отвлеченна и безсодержательна. Жизнь измучила Заратустру, онъ хочетъ разстаться съ ней, но тайна, которую онъ одинъ знаетъ, примиряетъ его со страданіемъ и научаетъ любить д'йствительность больше, чѣмъ мудрость. Непосредственно вслѣдъ за разговоромъ съ жизнью, какъ 3-я часть той же пѣсни («Das andere Tanzlied»), помѣщено странное, но захватывающее стихотвореніе, повидимому, долженствующее хоть отчасти разъяснить смыслъ «тайны». Оно состоитъ изъ двънадцати строкъ, соотвътственно двънадцати ударамъ полночнаго колокола. Вотъ оно:

Одинъ!

О, человъкъ, внемли!

<sup>1)</sup> Also sprach Zarathustra, Das andere Tanzlied.

жине назы чест и прини Два! В насти и прини и прини

О чемъ говоритъ глубокая полночь? anacic service to worth a second Tpuly and a company of the process

Я спалъ, я спалъ, — Четыре! в одне объем во очения во оч

Я пробудился отъ глубокаго сна: were and sent the same are the control of the contr

Міръ — глубокъ, части в при на при на

етины от активности и и Шесть! от изапристенно во во в

И глубже, чёмъ это думалъ день. 

Глубока его скорбь, оправления в проделжительной применения в применен Восемь! по заправ на выправнительной пред и ин так

Радость еще глубже, чѣмъ страданіе. на девять! Помого по боль на при Девять!

Скорбь говоритъ: пройди! привидитивот утверсов и Десять! по ответстви в применения

Но всякая радость желаетъ въчности. умень вы образования Одиннадцать! повери для выполняють

Желаетъ глубокой, глубокой вѣчности. Двѣнадцать!

Вы видите, что въ «въчномъ возвращении» существенно не опредъляемое слово, а опредъляющее, т.-е. не возвращеніе, а въчность. Какъ ни глубока скорбь, она должна пройти и уступить мъсто непреходящей радости. И день (т.-е. Милль и Кантъ) не умъетъ судить о глубинъ міра. Не въ этомъ ли тайна, о которой шептался Заратустра съ жизнью, и не это ли ему открылось, когда его впервые освнила мысль о ввчномъ возвращеніи «на высоть 6000 футовъ надъ уровнемъ моря и еще выше надъ всъми человъческими помыслами?» Но оставимъ догадки о невысказанныхъ

тайнахъ Нитше: если онъ молчалъ, то у него были на то свои основанія; есть вещи, о которыхъ можно думать, но нельзя говорить иначе, чемъ символами и намеками. По крайней мъръ нельзя говорить теперь, пока миллевское предположение о дъйстви безъ причины принимается нами только для отдаленныхъ планетъ или еще болве отдаленнаго будущаго, пока о мір'в судить день. Въ «also sprach Zarathustra» встрвчаемся съ цвлымъ рядомъ попытокъ однимъ усиліемъ ума вырваться изъ власти современныхъ теорій. Я укажу, напримірь, на річь Заратустры, заключающую собой 2-ю часть этой книги (die stillste Stunde), или изъ 3-ей части на der Genesende, die sieben Siegel и т. д. Но, очевидно, и самъ Нитше еще далеко не свыкся со своей новой полуночной дъйствительностью. Наследникъ своихъ предковъ, онъ можетъ лишь на мгновенія покидать привычную атмосферу позитивизма, и для него жизнь за предълами того, что называется познаваемымъ міромъ, какъ ни влечеть его къ ней, не есть еще «нормальная» жизнь. Каждый разъ, какъ изъ-подъ его ногъ уходитъ почва — его охватываетъ мистическій ужасъ; онъ самъ не знаетъ, что съ нимъ происходитъ: видитъ ли онъ новую дъйствительность или ему только грезятся страшные сны. Предъ нимъ поэтому постоянная трагическая альтернатива: съ одной стороны положительная, но опустошенная, безсодержательная действительность, съ другой стороны — новая жизнь, манящая, объщающая, но пугающая, точно привидъніе. Неудивительно, что онъ постоянно колеблется въ выборъ пути и то страшными заклинаніями вызываетъ свою «послъднюю мысль», то впадаетъ въ полное безразличіе, почти въ отупѣніе, чтобы отдохнуть отъ чрезмѣрнаго душевнаго напряженія. Въ современной литературѣ вы не встрѣтите ни одного писателя, который жилъ бы такими быстро измѣнчивыми настроеніями, какія вы наблюдаете у Нитше: въ одну и ту же почти минуту вы можете застать его на двухъ совершенно противоположныхъ полюсахъ человѣческой мысли...

Проф. Рилль справедливо замѣтилъ, что Нитше не годится въ учителя. Его сочиненія не дають и не могутъ дать твердыхъ и неизмѣнныхъ правилъ для руководства ученикамъ. Онъ самъ постоянно экспериментируетъ, дълаетъ опыты надъ собой. Ему иногда кажется, что наша жизнь есть только «экспериментъ познающаго». Но развѣ философія существуетъ только для «учениковъ»? Конечно, молодежи, «молодому покольнію», какъ говаривали у насъ въ старину, нужно указаніе, нуженъ отвътъ на вопросъ: что дълать? Но ньтъ необходимости обращаться съ нимъ къ Нитше, Достоевскому или гр. Толстому, т.-е. къ людямъ, выбитымъ изъ обычной жизненной колеи. Если бы у насъ не было никакихъ иныхъ основаній, то противъ нихъ, какъ противъ учителей, достаточно говоритъ уже непрочность ихъ собственныхъ убъжденій. Какъ довърить имъ молодую душу, если они сами не могутъ ручаться за завтрашній день? Гр. Толстой, наприм'єръ, устроивтакой торжественный апочеозъ семейной жизни тій Левина, написалъ, черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ «Анны Карениной», «Смерть Ивана Ильича», а потомъ и '«Крейцерову Сонату». Исторія женитьбы и семейной жизни Левина, съ одной стороны, и Ивана Ильича и Позднышева, съ другой, въдь въ концъ концовъ одна и та же «исторія», только на иной ладъ разсказанная, иначе

освъщенная или, если хотите, оцъненная. Чтобъ убъдиться въ томъ, достаточно подъ рядъ прочесть «Анну Каренину» и «Крейцерову Сонату». У Левина съ Кити были точно такія же отношенія, какъ у Позднышева съ его женой: въ томъ сомнънія быть не можетъ. Семейная же жизнь Левина рекомендуется намъ, какъ образцовая, а Позднышевъ говоритъ о себъ: «мы жили какъ свиньи». Отчего въ исторіи Левина пропущено то, что подчеркнуто въ исторіи Позднышева?... Чему можетъ научиться ученикъ у такого учителя, какъ гр. Толстой?... Да и вообще, человъкъ, однажды измънившій своимъ убъжденіямъ, уже не годится въ учителя, ибо убъжденія на срокъ ничего не стоятъ. Въдь главное ихъ достоинство въ томъ, что они объщаютъ устои на всю жизнь. Убъжденія не доказываются, а принимаются, если не всецѣло, то хоть отчасти на вѣру, вѣрить же можно лишь тому, что незыблемо, что, по крайней мфрф на нашихъ глазахъ, не подвергалось колебаніямъ. И настоящій учитель, человікь, котораго со спокойной совъстью можно рекомендовать въ руководители юношеству, долженъ прежде всего умъть дать своимъ ученикамъ какъ можно болве «ввчные» принципы, годные для всякаго возраста, при всякихъ обстоятельствахъ Такіе учителя никогда не переводятся, такихъ учителей много, — «молодое поколѣніе» обыкновенно къ нимъ и обращается за поученіемъ и наставленіемъ, и отъ нихъ получаетъ все, что ему нужно. Даже болве того, эти учителя умѣютъ охранить своихъ учениковъ отъ опасной близости съ писателями въ родъ Достоевскаго, Нитше или гр. Толстого. Загляните въ учебники исторіи литературы — что сдълали нъмцы изъ своего Гете! При существующихъ комментаріяхъ даже подростку не

страшно дать въ руки «Фауста». А между тъмъ съ «учительской» точки зрвнія развв можеть быть еще болье вредное и безнравственное произведеніе? Гр. Толстой недаромъ въ «Что такое искусство» отвергнулъ Гете! И въ самомъ дълъ, чего нужно Фаусту? Онъ прожилъ длинную, честную, трудовую жизнь, пользуется уваженіемъ и почетомъ народа, къ нему отовсюду стекаются ученики, которымъ онъ можетъ внушать идеи добра и передавать тъ, хотя и ограниченныя, но полезныя познанія, которыя ему удалось пріобръсти долгими годами упорныхъ занятій. Кажется, радоваться бы ему на свою старость, а онъ недоволенъ, заводитъ дъла съ дьяволомъ и продаетъ врагу человъческаго рода свою душу за Маргариту. Что это такое? Въдь, говоря простымъ языкомъ, это значитъ: съдина въ бороду, а бъсъ въ ребро. Меня удивляетъ только, что гр. Толстой не вспомнилъ по поводу «Фауста» эту удивительную русскую поговорку. Его любимые собесъдники, «умные мужики», навърное бы такъ разсудили. Съ ихъ точки зрвнія Вагнеръ куда выше и нравственнъе Фауста, а межъ тъмъ у Гете онъ представленъ карикатурнымъ глупцомъ, и только потому, что онъ, какъ учатъ Милль и Кантъ, держался предъловъ познаваемаго міра и не вступалъ въ сношенія съ чертями. Попробуйте примінить къ Фаусту кантовское правило нравственности: что вышло бы, если бы всв люди поступали, какъ Фаустъ, забрасывали свою почтенную и полезную ученую деятельность и на старости лътъ начинали влюбляться въ Маргаритъ. А Вагнеръ выдержитъ кантовскій принципъ! И съ точки зрвнія утилитарной — Милля, онъ выйдетъ правымъ, и Спиноза принужденъ будетъ похвалить его.

Кантъ и Гете писали почти одновременно. Но Кантъ строжайшимъ образомъ воспрещалъ всякаго рода мыслямъ о въчномъ возвращеніи, чертямъ и Маргаритамъ смущать свой философскій покой: всъмъ имъ мъсто въ умопостигаемомъ (или, говоря обыкновеннымъ языкомъ, въ непостижимомъ) міръ. Гете же звалъ ихъ къ себъ и предоставлялъ Вагнерамъ жить по кантовской морали... Повидимому, Раскольниковъ былъ правъ, и точно существуютъ двѣ мѣрки, одна для обыкновенныхъ, другая для необыкновенныхъ людей. Фаусты не теряютъ нашего уваженія, хотя, несмотря на мудрыя поговорки и философскія ученія, позволяють себъ пренебрегать принятой моралью и, отвернувшись отъ идеальныхъ благъ, даваемыхъ ученымъ кабинетомъ и просвътительной дъятельностью, ищутъ жизни для себя. Фаустъ — «эгоистъ»? Высшія натуры — эгоисты, и мораль самоотреченія предоставлена посредственнымъ Вагнерамъ?

Но, повторяю еще разъ, моралистическія идеи гораздо болье, чьмъ всякія другія построенія, жили до сихъ поръ «предпосылками», цьликомъ добывавшимися изъ наблюденій вньшнихъ человьческихъ отношеній. Моралистами руководило то же инстинктивное стремленіе къ ограниченію поля наблюденія, какое было и у ученыхъ, когда они создавали свои теоріи естественнаго развитія. Категорическій императивъ у Канта, утилитарные принципы у Милля имьли лишь одно назначеніе — приковать человька къ среднимъ, привычнымъ жизненнымъ нормамъ, которыя предполагались въ равной мъръ годными рышительно для всьхъ людей. И у Канта, и у Милля была глубокая въра, что законъ нравственности такъ же обязателенъ, поня-

тенъ и близокъ сердцу каждаго человъка, какъ и законъ причинности. Если онъ и можетъ потерять свою обязательность, то развъ гдъ-нибудь на иной планетъ или въ безконечно отдаленномъ будущемъ (у Канта въ умопостигаемомъ мірѣ), здѣсь же, на нашей землѣ, онъ долженъ быть признанъ всѣми безъ исключенія смертными. Но если находятся люди, которые не желаютъ отказаться отъ «дъйствія безъ причины» и вмѣсто того, чтобъ искать слѣдовъ произвола въ недоступныхъ и безразличныхъ для насъ сферахъ, пытаются открыть отсутствіе законом врности уже здісь на земль, подль себя, то какъ можно разсчитывать на ихъ готовность подчинить свою волю, которую они знаютъ свободной, общимъ нормамъ единственно для торжества ученаго порядка, который они ненавидятъ больше всего въ міръ? Не естественно ли, что они поведутъ себя совсъмъ иначе и, подобно господину съ ретроградной физіономіей въ «Запискахъ изъ подполья», станутъ нарушать правила единственно лишь затъмъ, чтобъ уничтожить всякій законъ? Ни кантовское глубокомысліе, ни ясность и убъдительность доказательствъ Милля не произведутъ на нихъ никакого впечатлѣнія. Глубокомысліемъ этихъ людей не удивишь, а что касается діалектики, то даже самъ Гегель спасовалъ бы предъ подпольнымъ философомъ Достоевскаго. Они не случайно и даже не въ силу своего безпокойнаго характера ищутъ на нашей земль, гдь наука нашла столько строгой гармоніи и порядка, хаоса и произвола: порядокъ и гармонія давятъ ихъ, они задыхаются въ атмосферъ естественности и законности. И никакая наука, никакая проповъдь не привяжутъ ихъ къ той дъйствительности, которая въ сужденіяхъ признанныхъ

мудрецовъ до сихъ поръ признавалась единственно реальной. Съ «причиной и дъйствіемъ» они еще пока относительно мирятся: къ тому ихъ принуждаетъ внѣщняя необходимость. Но, если бы было въ ихъ воль, они бы уже давно сдвигали горы и гнали ръки вспять, нимало не заботясь о томъ, что такой ихъ образъ дъйствія грозилъ бы величайшимъ разстройствомъ международной торговль, судоходству и парламентскимъ сессіямъ. Но это не въ ихъ воль. Они только могутъ торжествовать по поводу того, что законъ причинности не апріоренъ (драгоцѣнное признаніе Милля! если бы подпольные люди его высказали, имъ бы никто не повърилъ, они бы сами себъ не повърили!) и что даже ясному и свътлому Миллю приходится хоть на мгновенія испытывать тревогу по поводу господствующихъ на иной планеть безпорядковъ. Они втайнь надъются, что будущимъ Миллямъ придется въ этомъ смыслѣ испытать еще большія огорченія. Но въ области нравственныхъ отношеній, гдв ихъ свобода ничвмъ не стѣснена, кромѣ отвлеченныхъ предписаній моралистовъ-здѣсь только имъ дано отпраздновать свою побъду. Сколько ни хлопочи Кантъ и Милль, здпьсь подпольные люди въ этомъ уже перестали сомнвваться ихъ царство, царство каприза, неопредъленности и безконечнаго множества совершенно неизвъданныхъ, новыхъ возможностей. Здъсь совершаются чудеса воочію: здісь то, что вчера было силой, сегодня становится безсиліемъ, здісь тотъ, кто вчера еще былъ первымъ, сегодня становится последнимъ, здесь горы сдвигаются, здѣсь предъ каторжниками склоняются «святые», здісь геній уступаеть посредственности, здісь Милль и Кантъ потеряли бы свои учено устроенныя

головы, если бы только хоть на минуту рѣшились оставить огороженный апріористическими сужденіями мірокъ и заглянуть въ царство подполья... Спиноза утверждалъ, что постоянство есть предикатъ совершенства и эту «аксіому» положилъ въ основаніе своей тоже математически построенной этики. Подпольные люди судятъ иначе: для нихъ постоянство есть предикатъ величайшаго несовершенства и соотвѣтственно этому они въ своей «переоцѣнкѣ цѣнностей» назначаютъ уже далеко не первыя мѣста представителямъ идеализма, позитивизма, матеріализма — словомъ, всѣхъ тѣхъ системъ, которыя подъ видомъ философіи возвѣщаютъ человѣчеству, что въ старомъ мірѣ все обстоитъ благополучно.

## XXVII.

Теперь своевременно вновь поставить заданный Нитше вопросъ: «какъ можно находить удовольствіе въ той тривіальной мысли, что мотивы всёхъ нашихъ дѣйствій могутъ быть сведены къ эгоизму?» Только теперь, когда за нами осталась идея «вѣчнаго возвращенія» и всѣ бурные запросы Фауста, слово «удовольствіе» оказывается уже не на мъстъ. Его нужно замвнить инымъ, болве приличнымъ случаю. Повидимому, мы имвемъ тутъ двло съ императивомъ, и съ императивомъ категорическимъ, противиться которому человъкъ не въ силахъ. Нитше безсознательно, совсъмъ и не предвидя, къ чему онъ придетъ, вступилъ на путь сомнвнія. Даже, наоборотъ, онъ былъ почти уввренъ, что не придетъ ни къ какимъ результатамъ, и держался своего «позитивизма» главнымъ образомъ потому, что онъ требовалъ меньше притворства и освобождалъ отъ той торжественности ръчи, которая ему, въ сознани собственнаго ничтожества, была противнъе всего. И поразительно! Людей постоянно предостерегають противъ скептицизма и пессимизма, ихъ непрерывно убъждаютъ въ необходимости во что бы то ни стало сохранить въру въ идеалы, но ни предостереженія, ни убъжденія не оказываютъ никакого дъйствія: насъ всъхъ влечетъ роковая сила впередъ, къ неизвъстности. Не вправъ ли мы видъть въ стихійности этого влеченія залогъ будущаго успъха и не должно ли, въ силу того, уже теперь искать въ пессимизмъ и скептицизмъ не враговъ, а неузнанныхъ друзей?.. — Раскольниковъ судилъ правильно: точно существуютъ двѣ морали, одна для обыкновенныхъ, другая для необыкновенныхъ людей или, употребляя болье рызкую, но зато и болье выразительную терминологію Нитше — мораль рабовъ и мораль господъ. Но тутъ является существеннъйшій вопросъ: жаковъ источникъ той и другой морали. На первый взглядъ должно казаться, что ръшающимъ моментомъ здъсь окажется складъ характера человъка; рабы или обыкновенные люди повинуются, господа или необыкновенные люди повельваютъ. Соотвътственно этому, Нитше и Достоевскій должны быть отнесены ко второму разряду, какъ и Фаустъ. Однако Фаустъ дожилъ до глубокой старости, прежде чвмъ ему пришло въ голову протестовать противъ «собачьей» жизни, и, если бы не счастливое вмѣшательство Мефистофеля, онъ бы такъ и умеръ въ ореолѣ добродѣтельности. То же можно сказать о Достоевскомъ и Нитше: изъ вагнеровской колеи обыкновенности ихъ выбилъ случай. Если бы не каторга у одного и не ужасная бользнь у другого, они бы и не догадались, какъ не догадывается большинство людей,

что они по рукамъ и по ногамъ скованы цѣпями. Они писали бы благонамфренныя сочиненія, въ которыхъ воспъвали бы красоту міра и возвышенность покорныхъ необходимости душъ: ихъ первыя сочиненія слишкомъ убъдительно объ этомъ свидътельствуютъ. Болъе того. Читатель помнитъ, въ какой ужасъ приходилъ Нитше, по его собственному признанію, каждый разъ, когда обстоятельства принуждали его принять новое «познаніе». Онъ хотель жить по старому, и лишь тогда, когда новое познаніе ножомъ врѣзывалось въ него, когда онъ слышалъ надъ собой грозный голосъ: «познай или погибни» — онъ ръшался открывать глаза. А Достоевскій? Чего стоитъ одинъ тонъ его «Записокъ изъ подполья»! Сколько терзаній, сколько мукъ слышится подъ тѣми отчаянными рѣчами, съ которыми онъ обращается къ Лизъ. Да и Фаустъ порядочно понатерпълся прежде, чьмъ вызвать дьявола. Словомъ, всь эти «необыкновенные» люди, возставшіе противъ оковъ обязательности законовъ природы и человъческой морали, возставали не по доброй воль: ихъ, точно крыпостныхъ, состарившихся на господской службъ, насильно принуждали къ свободъ. Это не было «возстаніе рабовъ въ морали», какъ учитъ Нитше, а нъчто такое, чему на человъческомъ языкъ нътъ словъ. «Характеръ», значитъ, тутъ ни при чемъ. и если существуютъ двѣ морали, то не мораль обыкновенныхъ и необыкновенныхъ людей, а мораль обыденности и мораль трагедіи: эту поправку необходимо внести въ терминологію Достоевскаго и Нитше. Этимъ обстоятельствомъ объясняется, между прочимъ, и такъ поражающая освъдомленность Достоевскаго и Нитше относительно тончайшихъ изгибовъ «рабской» души, то, что въ нихъ хва-

лятъ, какъ психологическую проницательность. Нитше самъ однажды замътилъ, что считаетъ особенно счастливымъ для себя обстоятельствомъ, что ему пришлось нѣкоторое время держать сторону своихъ будущихъ враговъ 1). Такимъ образомъ онъ узналъ вск ихъ «тайны» и имълъ впослъдствіи сильное оружіе для борьбы съ ними. Достоевскій не говорить этого, но могъ бы, конечно, сказать. И точно, никогда еще психологія «добра» не обнаруживалась съ такой безпощадностью, какъ въ сочиненіяхъ этихъ двухъ писателей. И нужно отдать справедливость Нитше: въ этомъ дѣлѣ онъ иногда оставляетъ за собой своего знаменитаго русскаго собрата. Для Нитше «добро»—синонимъ безсилія, «добрые» же—немощные, но хитрые завистники, рѣшившіеся ни предъ чѣмъ не отступать, чтобъ только выместить на своихъ противникахъ, «злыхъ», несчастіе своей бъдной и жалкой жизни. Вотъ, для иллюстраціи, небольшой образецъ отношенія Нитше къ «добрымъ»: «...всв они люди злобы, физіологически искальченные, изъвденные червями люди; это огромное, дрожащее царство подземной мести, ненасытимое, неистощимое въ вылазкахъ противъ счастливыхъ, а также въ искусствъ маскировать месть, отыскивать для нея предлоги. Но когда достигнутъ они своего послъдняго, высочайшаго, величайшаго тріумфа? Несомнънно тогда, когда имъ удастся свое несчастье, всякое вообще несчастье взвалить на совъсть счастливыхъ, такъ что эти последніе въ одинъ прекрасный день начнутъ стыдиться своего счастья и станутъ говорить себъ: стыдно

<sup>1)</sup> Соч. т. V, 245.

быть счастливымъ, слишкомъ много несчастья на землъ» 1).

Вы сразу слышите уже въ этихъ немногихъ словахъ. что имъете дъло съ знатокомъ «рабской души». Какъ поставленъ вопросъ: виноваты ли счастливые, удачные, сильные духомъ и тъломъ въ томъ, что на свъть такъ много несчастья! И должны ли они принять на себя отвътственность за существующее въ мірт горе! Въ томъ, что на нихъ пытались и пытаются свалить отвътственность, сомнънія быть не можетъ; пусть каждый пересмотритъ исторію своихъ дѣлъ съ совѣстью—развѣ лучшіе моменты его жизни не были отравлены сознаніемъ, что стыдно быть счастливымъ, когда кругомъ гибнетъ столько ближнихъ? Что касается самого Нитше, то, повидимому, въ этомъ отношении онъ можетъ похвалиться особенно интереснымъ прошлымъ: «моему милосердію, говорить Заратустра, вы посылали навстрічу наглыхъ нищихъ; о моемъ состраданіи молили меня неизлѣчимо безстыдные. Такъ убивали вы вѣру моихъ добродътелей» <sup>2</sup>). Но и не въ этомъ еще дъло. Для Нитше, когда онъ писалъ «Заратустру» и «Къ генеалогіи морали», вопросъ о наглыхъ нищихъ и излѣчимо безстыдныхъ людяхъ, какъ и всѣ далекія воспоминанія, отошелъ на задній планъ давно уже не безпокоилъ его. Пожалуй и счастье счастливыхъ интересовало его только теоретически, какъ аргументъ: моралисты донимаютъ насъ картинами человъческаго горя — отчего же не противопоставить имъ иныхъ картинъ, отчего бы не показать имъ, какъ «несчастные» ближніе, подобно заразѣ, отравляютъ

<sup>1)</sup> Соч. т. VII, стр. 435.

<sup>2)</sup> Соч. т. VI, Das Grablied.

существованіе тѣхъ, кто еще сохранилъ физическую и душевную кръпость? Мнъ жаль, что мъсто не позволяетъ мнъ привести здъсь одну или двъ главы изъ нитшевской статьи «Къ генеалогіи морали». Русскому читателю, воспитанному на проповъдяхъ Достоевскаго и гр. Толстого, не мъщало бы хоть разъ убъдиться въ томъ, что сила краснорвчія, страстность тона, искренность могутъ быть направлены не только въ защиту того, что у насъ по традиціи принято называть «правдой»; что можно также пророчески вдохновиться деломъ «зла», какъ и дъломъ «добра». Если вы сравните надълавшую столько шуму толстовскую статью по поводу переписи въ Москвъ съ статьей Нитше, о которой идетъ здъсь рѣчь, то вамъ придется признать, что убъдительности, павоса и, наконецъ, негодованія, законнаго и справедливаго, не меньше у Нитше, чъмъ у гр. Толстого. Но если можно одинаково «негодовать» въ защиту сильныхъ противъ слабыхъ и слабыхъ противъ сильныхъ, то гдъ же, наконецъ, истина? Кто «правъ», гр. Толстой или Нитше? Или негодование, паоосъ, страстность сами по себѣ ничего не значатъ и нисколько не обезпечиваютъ правоты дъла, за которое они стоятъ? А то, пожалуй, сильные или слабые, добро или зло, правота или неправда — все это только предлогъ, и патетическіе проповъдники имъютъ совсьмъ иныя цъли и заботы? Насъ столько донимали проповъдями, что пора, наконецъ, поставить такой вопросъ. И точно, съ какой стати проповѣдники обращаются со своимъ негодованіемъ къ намъ? Почему гр. Толстой или Достоевскій говорять намъ о бъдствіяхъ человъчества? Не естественно ли, наконецъ, намъ, въ свою очередь, обратиться со всѣми этими вопросами къ нимъ? Пусть

гр. Толстой, до сихъ поръ еще продолжающій доказывать, что стыдно быть счастливымъ, когда на свътъ столько несчастья, объяснитъ намъ, въ чемъ источникъ его собственнаго душевнаго мира, и почему ему не стыдно вести спокойную и радостную (любимое его слово) жизнь, когда вокругъ него столько горя! Къ Нитше мы могли бы обратиться съ тъмъ же вопросомъ, только внъшне иначе формулированнымъ. Мы бы ему сказали, что прежде, чемъ упрекать несчастныхъ за ихъ существованіе, нужно быть самому счастливымъ, и прежде чемъ требовать, чтобъ сохранялись только сильные духомъ и здоровые тъломъ, нужно быть самому сильнымъ духомъ и тѣломъ. И вотъ при этихъ вопросахъ выяснилось бы, какъ важно при чтеніи книгъ справляться съ біографіями ихъ авторовъ, т.-е. узнавать, какъ «рождаются» убъжденія. Нитше, до 30 льтъ исполнявшій жалкую роль прислужника Вагнера (трудно повторить — но нужно было бы сказать — литературнаго лакея Вагнера), отъ 30 до 44 лътъ мучившійся тяжелыми и отвратительными припадками неизлѣчимой бользни, и отъ 44 лътъ до смерти, т.-е. почти 11 лътъ проведшій въ полубезсознательномъ состояніи, выступаетъ съ проповъдью противъ несчастныхъ и больныхъ, т.-е. физіологически искальченныхъ! И одновременно противъ ихъ защитниковъ «добрыхъ и справедливыхъ»! Въдь эта психологическая загадка стоитъ того, чтобъ надъ ней подумать! Напомню кстати, что въ пункть, какъ и во многихъ другихъ, «убъжденія» Нитше удивительно похожи на убъжденія Достоевскаго. И Достоевскій ненавидѣлъ «добрыхъ и справедливыхъ», какъ уже было въ своемъ мъсть указано: они воплощались для него въ лицъ либераловъ и прогрессистовъ

всѣхъ оттѣнковъ. Знаменитое, истинно прочувствованное и поэтическое стихотвореніе Некрасова «На Волгъ», которымъ въ 70-хъ годахъ зачитывались не только представители «мыслящаго пролетаріата», но почти вся русская интеллигенція, Достоевскій позволилъ себѣ назвать «кривляньемъ». Кривлянье, говоритъ Достоевскій, а между тъмъ читатели Некрасова плакали искренними, чистыми слезами надъ его поэзіей вообще и надъ стихотвореніемъ «На Волгъ» въ частности! Но вотъ эти-то слезы сочувствія, какъ и вызывающую состраданіе поэзію, Достоевскій и Нитше ненавидели больше всего въ міръ. Взглядъ или, если хотите, «вкусъ» истинных каторжниковъ, подпольныхъ людей, людей трагедіи. У нихъ уже давно нътъ слезъ и они знаютъ, что слезы не помогаютъ, а состраданіе — безплодно. Но въдь и многое другое не помогаетъ, не только слезы и состраданіе — отчего же такая ненависть къ состраданію? Но вѣдь «злые» тоже не въ силахъ измѣнить участь безнадежно осужденнаго — отчего же такое отвращение къ «добрымъ и справедливымъ»? Не оттого же только, что добрые и справедливые плохо научили Нитше и Достоевскаго, преподавши имъ теорію самоотреченія. Ошибку можно простить, тъмъ болье ошибку добросовъстную, хотя бы за нее и дорого пришлось расплатиться. Бълинскій искренно считалъ свое ученіе единственно истиннымъ и самъ много имъ мучился. И учителя Нитше тоже не задавались цълью вводить въ обманъ своихъ учениковъ.

Но Нитше и Достоевскій съ прошлымъ уже давно примирились. Они борются теперь за будущее. А состраданіе добрыхъ и справедливыхъ отнимаетъ у нихъ послѣднюю надежду. Вы помните, Достоевскій, когда

былъ арестантомъ, принялъ милостыню отъ дъвочки и долго съ любовью хранилъ поданный ему грошикъ. Можетъ быть и Нитше пришлось во время своихъ скитаній съ благодарностью принять слово любви и участія отъ ребенка или простого человъка, далекаго отъ нашихъ понятій о добрѣ и злѣ. Онъ отвергаетъ любовь къ ближнему и состраданіе, поднявшіяся до высоты послѣдняго принципа, ставшія теоріей, притязающія на божественныя права. Онъ знаетъ, что современные интеллигентные люди подадутъ ему не грошикъ, а сотни, даже тысячи, что его одвнутъ, согрвютъ, накормять, пріютять; что за нимь будуть ходить, какь за роднымъ, когда онъ заболветъ. Но онъ знаетъ, что заботы ему не даромъ, не безкорыстно будутъ расточены, что въ последнемъ счете отъ него потребуютъ не благодарности, - мы теперь выше благодарности, а признанія, что послів того, какъ ему было оказано столько вниманія и любви, онъ обязанъ чувствовать себя въ глубинъ дущи вполнъ удовлетвореннымъ, какъ бы ни было тяжело его положеніе. Въ любви къ себъ ближнихъ онъ долженъ видъть осуществление высшаго идеала, т.-е. перваго и послѣдняго требованія, которое можетъ быть предъявлено человъкомъ къ жизни. Это-то возведенное въ идеалъ состраданіе, какъ и его жрецы, возбуждаютъ въ Нитше все негодованіе, на какое только онъ способенъ. Онъ видитъ, что у него хотятъ купить права первородства за чечевичную похлебку. И хотя онъ самъ почти не въритъ въ эти права, но торга онъ не приметъ. Онъ съ презрвніемъ и ужасомъ отвергаетъ предлагаемые ему дары, чтобъ только не отказаться оть возможной борьбы.

## XXVIII.

Все это выясняетъ, зачѣмъ была нужна Нитше его подпольная работа и какая надежда давала ему силы такъ долго выносить отсутствіе свъта и воздуха. Онъ инстинктивно чувствовалъ, что современное міровоззрѣніе и принятая мораль, хотя они и опираются на такъ называемыя незыблемыя научныя данныя, сильны только человъческимъ легковъріемъ и человъческой слабостью. Онъ самъ былъ «несчастнымъ» и видълъ, что состраданіе, единственное цілебное средство, которымъ располагаетъ мораль, ужаснве, нежели полное равнодушіе. «Развѣ состраданіе, говоритъ Заратустра, не есть крестъ, на которомъ распинаютъ того, кто любитъ людей?» Сострадать человъку значитъ признать, что больше ему ничъмъ нельзя помочь. Но отчего не сказать этого открыто, отчего не повторить вследъ за Нитше: у безнадежно больного не должно желать быть врачемъ? Ради какихъ цълей утаивается истина? Для Нитше ясно, что «добрые» сострадаютъ несчастнымъ лишь затъмъ, чтобы не думать объ ихъ судьбъ, чтобъ не искать, чтобъ не бороться: «Я понимаю теперь ясно, чего искали когда-то прежде всего, когда искали учителей добродътели. Искали кръпкаго сна и снотворныхъ добродътелей. Для всъхъ этихъ хваленыхъ мудрецовъ и учителей — мудростью считался сонъ безъ сновидвній: они не знали лучшаго смысла жизни» 1). И, конечно, Нитше прошелъ бы спокойно мимо дремлющихъ людей снотворных в доброд втелей, если бы они его оставили въ поков. Но мы помнимъ, какимъ ужаснымъ

<sup>1)</sup> Соч. т. VI, Von den Lehrstühlen der Tugend.

пыткамъ предавала его мораль. Въ то время, когда, говоря языкомъ Достоевскаго, законы природы, т.-е. бользнь, лишили Нитше сна и покоя, законы человьческіе, словно въ насмѣшку, требовали отъ него спокойствія и сна и грозили, по своему обыкновенію, анаоемой въ случав неисполненія требованія. «Мудрость» предлагала ему свои снотворныя добродътели и обижалась, когда онв оказывались лишенными всякой цвлебной силы. Вмъсто того, чтобъ помочь страждущему, она требовала себъ похвалъ и гимновъ. Это ея обычная манера. Оттого у Достоевскаго, какъ мы видъли, Иванъ Карамазовъ возмутился противъ «чортова добра и зла», такъ безцеремонно дерзающаго требовать себъ человъческихъ жертвъ. За Достоевскимъ почти то же, что сказалъ Иванъ Карамазовъ, повторилъ и Нитше: «о, братья мои, говоритъ Заратустра, кто грозитъ величайшей опасностью челов вческому будущему? Разв в это не добрые и справедливые, которые говорять и чувствуютъ въ своемъ сердць: «мы знаемъ уже, что такое добро и справедливость, мы уже имвемъ ихъ; горе тъмъ, которые здъсь ищутъ». И какой бы вредъ ни принесли злые, вредъ добрыхъ — самый вредный вредъ. И какой бы вредъ ни принесли клевещущіе на міръ — вредъ добрыхъ самый вредный вредъ. О, братья мои! Нъкто взглянулъ однажды въ ихъ сердце и сказалъ: они – фарисеи. Но его не поняли. Добрые и справедливые и не должны были понять его: ихъ духъ плъненъ ихъ чистой совъстью. Глупость добрыхъ бездонно умна. Но истина въ томъ: добрые должны быть фарисеями — у нихъ нътъ выбора. Они должны распинать того, кто ищетъ собственной добродътели» 1).

¹) Соч. т. VI. Von alten und neuen Tafeln.

Бѣдные, «добрые и справедливые»! Могли ли они, такъ глубоко въровавшие въ непогръшимость своей истины, думать, что ихъ ждетъ такое страшное обвиненіе. А между тымь ему уже двы тысячи лыть. Уже двы тысячи лётъ тому назадъ, Нёкто, взглянувъ въ ихъ сердца, сказалъ — они фарисеи. Его не поняли, это правда. Его не понимаютъ и теперь и, кто знаетъ? можетъ быть никогда «всв» не поймуть, ибо, говоря его же словами, люди не въдаютъ, что творятъ. Можетъ быть тъ, которые не понимаютъ, и не должны понимать. Зачѣмъ только говорятъ они: горе тѣмъ, которые здѣсь ищутъ? Зачемъ они обращаютъ свою грубую силу противъ Достоевскихъ и Нитше? Или и это «нужно»? Но Нитше и Достоевскій уже не считаются съ нуждами добрыхъ и справедливыхъ (Миллей и Кантовъ). Они поняли, что человъческое будущее, если только у человъчества есть будущее, покоится не на тъхъ, которые теперь торжествують въ убъжденіи, что у нихъ есть уже и добро и справедливость, а на тъхъ, которые, не зная ни сна, ни покоя, ни радостей, борются и ищутъ, и, покидая старые идеалы, идутъ на встръчу новой действительности, какъ бы ужасна и отвратительна она ни была. - Нужно здесь заметить, что въ общемъ ученіе Нитше было неправильно истолковано. Привыкцій къ моралистическимъ перспективамъ, современный умъ во всемъ, что говорилъ Нитше, искалъ лишь слѣдовъ новаго моралистическаго ученія. Нитше отчасти и самъ подалъ къ этому поводъ. Какъ и всякій почти писатель, т.-е. человъкъ, говорящій къ людямъ, онъ поневолъ до нъкоторой степени приспособлялся къ своей аудиторіи и предоставляль въ своихъ сужденіяхъ не только сов'ящательный, но иногда и різ-

шающій голосъ публикъ. Такъ дълалъ и Достоевскій, который чувствовалъ себя, какъ мы видъли, еще болъе связаннымъ «духомъ времени», чъмъ Нитше. Слушатели же чутко и жадно подмъчали и вылавливали изъ словъ учителей «свое», знакомое, понятное — и объ сстальномъ нисколько не заботились. У Достоевскаго и у Нитше нашли мораль — кто новую, кто старую. Быть можетъ, будущія покольнія такъ же спокойно станутъ читать ихъ, какъ теперь читаютъ Гете. Понемногу истолковывающая критика приспособитъ Заратустру и Раскольникова къ нуждамъ «добрыхъ и справедливыхъ», убъдивши ихъ, что Нитше и Достоевскій боролись съ отвлеченными или уже исчезнувшими навсегда фарисеями, а не съ той всегда существующей обыденностью (позитивизмомъ и идеализмомъ), которая является самымъ опаснымъ и неумолимымъ врагомъ людей трагедіи. Нитше говорилъ, что когда онъ бываетъ на людяхъ — онъ думаетъ, какъ всѣ, и потому, главнымъ образомъ, искалъ уединенія, что только наединъ съ собой чувствовалъ свою мысль свободной. Этимъ и страшна обыденность: она гипнотизируетъ милліонами своихъ глазъ и властно покоряетъ себъ одинокаго мыслителя. И въ одиночествъ трудно жить! Нитше съ горькой насмъшкой замъчаетъ: «въ одиночествъ ты самъ пожираешь себя; на людяхъ — тебя пожираютъ многіе: теперь — выбирай!» 1). Но въ концъ концовъ, приходится выбирать одиночество; все же оно лучше, чъмъ «оставленность», т.-е. сознаніе, что среди огромнаго множества людей ты всвмъ чуждъ: «о, одиночество, говоритъ Заратустра, о, моя отчизна, одино-

¹) Соч. т. III, стр. 168.

чество! Слишкомъ долго жилъ я дико на дикой чужбинъ и теперь со слезами возвращаюсь къ тебъ. Теперь грози мнъ пальцемъ, какъ грозятъ матери, теперь улыбнись мнв, какъ улыбаются матери и скажи: «а кто когда-то, подобно бурѣ, умчался отъ меня? Кто, уходя, восклицалъ: слишкомъ долго жилъ я въ одиночествъ и разучился молчать? Теперь ты научился этому? О, Заратустра, я все знаю: я знаю, что межъ многими ты былъ болье оставленнымъ, ты, одинокій, чьмъ у меня. Одно дъло оставленность, другое одиночество. Теперь ты узналъ это?» 1). Читатель видитъ теперь, въ чемъ задача Нитше: онъ беретъ на себя дъло оставленнаго, забытаго добромъ, наукой и философіей человъка. Надъюсь, теперь понятно, почему «альтруизмъ» не привлекалъ Нитше: среди оставленныхъ людей старинный споръ межъ альтруизмомъ и эгоизмомъ не существуетъ. Болѣе того, оба они дивятся, что могли когда-то враждовать межъ собой и почти не върятъ, что это было дъйствительностью, что это продолжаетъ и по сю пору быть дъйствительностью. Да какъ повърить этому, когда оба они, и альтруизмъ, и эгоизмъ, принуждены валяться въ пыли и, грызя землю, безсмысленно восклицать, обращаясь къ современному богу-чудовищу необходимости или «естественному развитію» — «не намъ не намъ, а имени твоему». Имени естественнаго развитія! Имени необходимости! Развѣ предъ лицомъ этихъ безсильныхъ боговъ альтруизмъ значитъ больше, чъмъ эгоизмъ, даже преступленіе? Здѣсь всѣ различія, установленныя человѣкомъ, стираются, сглаживаются, уничтожаются навъки

<sup>1)</sup> Соч. т. VI, Die Heimkehr.

въчные. Если эгоизмъ ничего не значитъ, если нужно отречься отъ себя, то нужно уже заодно отречься и отъ ближняго и отъ всего, что дорого людямъ. И, наоборотъ, если можно намъ безбоязненно взглянуть въ лицо естественности, то отдъльный человъкъ долженъ быть такъ же охраненъ противъ «необходимости», какъ и цѣлый міръ. Выбора нѣтъ и быть не можетъ, хотя обыденность, принявшая мораль приспособленія, отказавшаяся отъ борьбы, принципіально утверждаетъ и проводитъ въ жизнь противоположное воззрѣніе и всѣми силами стремится принудить всѣхъ людей принять свои принципы, которые она устами «добрыхъ и справедливыхъ», съ одной стороны, и ихъ постоянныхъ кліентовъ, всякаго рода обездоленныхъ и несчастныхъ, съ другой, возводить въ высшіе законы нравственности и называетъ идеалами. Потому-то людямъ трагедіи, «оставленнымъ», приходится вести двоякую борьбу: и съ «необходимостью», и со своими ближними, которые еще могутъ приспособляться, и потому, не въдая, что творятъ, держатъ сторону самаго страшнаго врага человъчества. Отсюда и двухчленная формула Нитше: «нътъ ничего истиннаго, все дозволено». Первая часть ея направлена противъ необходимости и естественнаго развитія. Вторая — противъ людей, сознательно или сознательно становящихся на защиту «законовъ роды», которые такъ оскорбляли Достоевскаго. Нитше же не только не стремится устранить изъ жизни все загадочное, таинственное, трудное и мучительное, но ищетъ всего этого. Въ законахъ природы, въ порядкъ, въ наукъ, въ позитивизмъ и идеализмъ — залогъ несчастья, въ ужасахъ жизни — залогъ будущаго. Вотъ основа философіи трагедіи: къ этому приводять скептицизмъ и пессимизмъ, которыхъ, когда-то, такъ испугался Кантъ и отъ которыхъ до сихъ поръ люди, каждый на свой ладъ, открещиваются, какъ отъ опаснъйшихъ чудовищъ...

Нитше ставили въ вину его ненависть къ слабымъ и обездоленнымъ, и его аристократическую мораль. Я уже замътилъ, что всякаго рода мораль, и аристократическая и демократическая — была Нитше чужда. Его задача лежитъ «по ту сторону добра и зла». Онъ, какъ и Карамазовъ, не принимаетъ моралистическаго истолкованія и оправданія жизни. Но въ ненависти къ «слабымъ» онъ повиненъ, они ему были такъ же противны, какъ и ихъ постоянные защитники, «добрые и справедливые». Не своимъ несчастьемъ, не своими неудачами, а готовностью принять «состраданіе»; которое имъ предлагають въ утвшение. Они вошли въ заговоръ противъ жизни, чтобъ забыть о своихъ несчастьяхъ это Нитше считаетъ страшнъйшимъ изъ преступленій, измѣной великому дѣлу и этого онъ никогда и никому не прощалъ. Все его ученіе, вся жизненная задача сводилась къ борьбъ. Не естественно ли было ему ненавидъть тъхъ, которые своею уступчивостью и трусостью не только усиливаютъ ряды и безъ того безчисленныхъ противниковъ, но смущаютъ немногихъ еще не потерявшихъ мужества бойцовъ? Любопытно, что учитель Нитше, Шопенгауеръ, мало цвнилъ мужество, не понимая даже, для какой цъли можетъ оно понадобиться въ жизни; «мужество, писалъ онъ, есть, собственно говоря, весьма второстепенная, просто унтеръофицерская добродътель, въ которой насъ даже превосходятъ животныя, почему, напримъръ, говорятъ, мужественъ, какъ левъ». И конечно, Шопенгауеръ имълъ свои основанія такъ разсуждать: чтобъ писать книги съ пессимистическимъ направленіемъ, но съ оптимистической върой, мужества не нужно. Въ такихъ дълахъ остроуміе, умънье подыскать красивое сравненіе или мъткій эпитетъ, діалектическая изворотливость ума кажутся несравненно болъе высокими качествами. Какъ странно должны были звучать для Нитше приведенныя слова Шопенгауера, если только ему приходилось вспоминать о нихъ. «Искусство для искусства», въ философіи ли, въ поэзіи ли, давно уже перестало соблазнять его: «борьба противъ цвли въ искусствв, пишетъ онъ, всегда была лишь борьбой противъ морализирующей тенденціи, противъ подчиненія искусства морали. L'art pour l'art значить — къ чорту мораль! Но это не значитъ еще, что искусство вообще безцѣльно, безсмысленно, короче l'art pour l'art — червякъ, кусающій свой хвостъ... Что передаетъ намъ трагическій художникъ, если не безбоязненное состояніе предъ изображенными имъ ужасами и загадками?.. Предъ лицомъ трагедіи борецъ въ нашей душь празднуетъ свои сатурналіи; кто привыкъ къ страданію, кто ищетъ страданія — героическій челов'якъ поетъ, вм'яст'я съ трагедіей, хвалу существованію и ему одному подноситъ трагикъ напитокъ этой сладчайшей жестокости» 1). Видно, не однимъ унтеръ-офицерамъ нужно мужество, и человъку приходится подчасъ завидовать качествамъ животныхъ! «Есть ли у васъ мужество, о, мои братья? спрашиваетъ Заратустра. Есть ли у васъ смѣлость? Не мужество передъ свидътелями, а мужество пустынниковъ и орловъ, которыхъ даже и боги не

<sup>1)</sup> Соч. т. VIII, стр. 135.

видятъ? Кто глядитъ въ пропасть, но глазами орла, кто схватываетъ пропасть - когтями орла, у того есть мужество». Постоянными спутниками Заратустры были орелъ и змѣя: у нихъ онъ учился парить въ облакахъ и ползать по земль, смъло глядъть на солнце и не отрываться отъ земли. Сколько разъ былъ онъ на волосокъ отъ гибели, какъ часто овладъвало имъ отчаяніе отъ сознанія, что взятая имъ на себя задача невыполнима, что трагедія в конць концовъ должна уступить обыденности! Рвчи Заратустры носять на себв ясные слады этой борьбы надежды съ безнадежностью. Но Нитше въ концъ концовъ все же добился своего. Онъ осмълился не только поставить вопросъ подпольнаго человъка, но и дать на него отвътъ. «Великія эпохи нашей жизни, говоритъ онъ, начинаются тогда, когда мы пріобр'втаемъ смівлость переименовать въ добро то, что мы въ себъ считали зломъ» 1). Это значитъ, что Нитше ръшается видъть въ своемъ «эгоизмѣ», который онъ когда-то называлъ «змѣинымъ жаломъ» и котораго такъ боялся, уже не позорящее, а возвышающее свойство. Еще ръзче и полнъе та же мысль выражается въ другомъ афоризмъ: «рискуя оскорбить невинный слухъ, я устанавливаю слѣдующее положеніе: эгоизмъ лежитъ въ основъ всякой аристократической души-я имью въ виду непоколебимую въру, что существамъ, какъ мы, всъ другія существа, по самой природъ вещей, должны быть подчинены и приносимы въ жертву. Аристократъ принимаетъ этотъ фактъ своего эгоизма, какъ нъчто не требующее никакихъ разъясненій, не видя въ немъ ни жестокости,

¹) Соч. т. VII, 100.

ни насилія, ни произвола, скорѣй, какъ нѣчто обусловленное міровыми законами; если бы потребовалось найти для него названіе, онъ бы сказалъ: это сама справедливость».

Поскольку эти слова относятся къ самому Нитше (т.-е. поскольку они могутъ имъть интересъ), тутъ есть небольшая неточность. Свой эгоизмъ онъ не принималъ, какъ фактъ, не требующій объясненія. И вообще «эгоизмъ», какъ мы помнимъ, очень и очень смущалъ Нитше-казался ему тривіальнымъ, отвратительнымъ. Такъ что, въ виду этого, слово «аристократъ» слъдуетъ замѣнить другимъ, менѣе красивымъ словомъ «подпольный человъкъ», тъмъ болье, что все, что Нитше говорилъ объ аристократизмѣ, имѣло къ нему лично лишь посредственное отношеніе. Онъ самъ былъ только «подпольнымъ челов вкомъ», какъ читатель, в вроятно, уже давно убъдился. Къ аристократамъ, счастливымъ, удачникамъ, побъдителямъ онъ присталъ лишь по постороннимъ соображеніямъ, которыя вполнѣ объясняются слудующимъ его признаніемъ: «великое преимущество аристократическаго происхожденія въ томъ, что оно даетъ силы лучше выносить бъдность» 1). Нитше казалось, что его бидность будеть меньше замътна подъ аристократическими манерами.

Въ этомъ есть доля истины. Но бѣдность остается бѣдностью; несмотря ни на какія манеры. И эгоизмъ, о которомъ говоритъ Нитше, былъ эгоизмъ не аристократа, спокойно и увѣренно принимающаго жертвы, а эгоизмъ бѣдняка, нищаго, возмущеннаго и оскорбленнаго тѣмъ, что даже и жертвами его брезгаютъ.

<sup>1)</sup> Соч. т. IV, 193.

Въ томъ и вся громадная заслуга Нитше, что онъ умѣлъ предъ лицомъ всего міра отстоять «эгоизмъ» бъдности, не той бъдности, съ которой борются общественными реформами, а той, для которой и въ благоустроеннъйшемъ государствъ будущаго не найдется ничего, кром' состраданія, доброд телей и идеаловъ. Въдь въ государствъ будущаго такъ же нътъ мъста для трагическихъ людей, какъ и въ государствахъ современныхъ, и такъ называемая буржуазная мораль тамъ будетъ лишь настолько измѣнена, насколько это нужно для «счастья большинства». Для людей же, въ родъ Достоевскаго и Нитще, она будетъ цъликомъ сохранена, имъ попрежнему достанутся въ удълъ прославленные аскетическіе идеалы и то «прекрасное и высокое», которое такъ надавило за тридцать летъ затылокъ подпольному человъку. Но Нитше добродътелей и аскетизма не хочетъ и въ мораль самоотреченія не въритъ. Недаромъ онъ столько времени выслѣживалъ «психологію» проповѣдниковъ нравственности. Онъ знаетъ уже, что всѣ пышныя слова о самоотречени были притворствомъ въ устахъ моралистовъ и философовъ. «Что общаго, замъчаетъ онъ, у такихъ людей съ добродътелью!» Подъ добродътелью они обыкновенно разум'ьютъ тъ жизненныя правила, которыя обезпечиваютъ имъ наибольшій успѣхъ въ ихъ дълъ. «Философу, въ виду аскетическаго идеала, говоритъ Нитше, улыбается optimum условій высшей и смѣлой отвлеченной мысли; аскетическимъ идеаломъ онъ не отрицаетъ существованія; наоборотъ, имъ онъ утверждаетъ свое существование и только свое существованіе, и это, по всей в роятности, въ такой степени, что онъ не далекъ отъ дерзновенной мысли — pereat

mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam» 1)... Послѣднія слова представляютъ почти буквальный переводъ знаменитой фразы бѣднаго героя изъ подполья:
«свѣту-ли провалиться иль мнѣ чаю не пить? Я скажу,
что свѣту провалиться, а чтобъ мнѣ чай пить» Могъ ли
онъ когда-нибудь думать, что брошенная имъ въ порывѣ злобы и ослѣпленія несчастной проституткѣ фраза
будетъ переведена знаменитымъ философомъ на языкъ
Цицерона и Горація и предложена какъ формула, опредѣляющая собою сущность высшихъ человѣческихъ
стремленій? Если бы Достоевскій могъ предвидѣть, что
его маленькаго героя ждетъ такая великая слава,
онъ бы, пожалуй, опустилъ примѣчаніе къ «Запискамъ
изъ подполья»...

## XXIX.

Итакъ, pereat mundus, fiam, пусть весь міръ погибнетъ, подпольный человѣкъ не откажется отъ своихъ правъ и не промѣняетъ ихъ на «идеалы» состраданія и всѣ прочія блага въ томъ-же родѣ, спеціально для него уготовленныя современной философіей и моралью. Для Достоевскаго это было страшной истиной, которую онъ съ ужасомъ и стыдомъ рѣшался высказывать отъ имени героевъ своихъ романовъ. У Нитше это новая и величайшая «декларація правъ», ради которой и была имъ предпринята вся подземная работа. Отсюда и жестокость Нитше. Онъ стремится избавить себя и людей отъ «страданій». Въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, онъ далеко ушелъ отъ учителя своей молодости, Шопенгауера. Послѣдній, какъ

¹) Соч. т. VII, 143.

извѣстно, училъ людей искать въ жизни покоя. «Никогда не слъдуетъ, писалъ онъ, покупать наслажденія цвною страданій, ни даже хотя бы рискомъ страданія, такъ какъ при этомъ за негативное, стало быть, за призрачное, платишь положительною, реальною цёною. Напротивъ, въ барышѣ остается всегда тотъ, кто жертвуетъ наслажденіемъ, чтобъ уйти отъ страданія. «Эти слова чрезвычайно характерны для философіи Шопенгауера и для всякой философіи вообще. Мудрость оффиціальныхъ мудрецовъ всегда смотрвла на страданіе, какъ на нѣчто нелѣпое, безсмысленное, ненужное, по самой своей сущности, чего следуеть во что бы то ни стало избъгать. И такъ называемая житейская мудрость, поскольку она выражалась въ словахъ, всегда точно такъ же относилась къ страданію. Большинство народныхъ поговорокъ рекомендуютъ умъренность и аккуратность, какъ высшія добродьтели, наилучие обезпечивающія челов' ку счастливое и спокойное существованіе. Не гонись за журавлемъ въ небъ, а бери синицу-только въ руки. А между тъмъ человъческая жизнь, руководимая не поговорками и изреченіями мудрецовъ, а такая, какой она была во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, представляется именно вѣчной, неустанной погоней за недающимся въ руки счастьемъ, этимъ журавлемъ въ небѣ, отъ котораго насъ такъ предостерегали всегда моралисты. Отъ синицъ съ отвращеніемъ бъгутъ, хотя ихъ насильно почти суютъ всѣмъ въ руки. Генрихъ IV мечталъ о томъ, чтобы у каждаго поселянина была по воскресеньямъ къ объду курица. Если бы и поселяне видъли въ курицъ свой идеалъ и стремились только къ спокойной и тихой жизни, жертвуя, какъ учатъ

Шопенгауеръ и поговорки, «наслажденіемъ», только бы не страдать, можетъ быть исторія человъчества была бы менъе ужасна. Но поселяне, какъ и ихъ правители, иначе смотръли на жизнь и никогда не ставили своимъ идеаломъ безболъзненное существование. Наоборотъ, человъкъ такой, какимъ его создала природа, за мгновеніе счастья, за призракъ счастья, готовъ принять цѣлые годы страданія и великаго несчастья. Въ такихъ случаяхъ онъ забываетъ всякіе разсчеты, всякій счетъ и идетъ впередъ, къ неизвъстности, часто на върную гибель. Гдъ правда, въ словесной ли мудрости или въ дъйствительности? Точно ли нужно такъ бояться неизвъстности, страданія и гибели, какъ привыкли думать мы, учившіеся люди, черпающіе свои сужденія изъ въками накопленныхъ книгъ, или простой человъкъ, не разучившійся довърять своимъ непосредственнымъ побужденіямъ, знаетъ больше, чъмъ ученьйшіе философы? Съ точки зрвнія современной положительной науки тутъ, конечно, и вопроса не можетъ быть. Но Достоевскій, побывавшій въ каторгь, узналь оть своихъ товарищей по заключенію, т.-е. у людей, которыхъ безстрашіе передъ страданіемъ привело въ мертвый домъ, иную истину. Изъ каторги онъ вынесъ «убъжденіе», что задача человівка не въ томъ, чтобъ плакать надъ Макаромъ Дъвушкинымъ и мечтать о такомъ будущемъ, когда никто никого уже не будетъ обижать, а всв устроятся спокойно, радостно и пріятно, а въ томъ, чтобъ умѣть принять дѣйствительность со всѣми ея ужасами. Не хотвлось, о, какъ не хотвлось ему принимать эту каторжную истину! Онъ думалъ сперва, что отдълается отъ нея платоническимъ уваженіемъ и снова заживетъ по старому! Но не человъкъ гоняется

за истиной, какъ полагалъ Шопенгауеръ, а истина за челов вкомъ. Каторжная мудрость нагнала Достоевскаго черезъ много лътъ, когда онъ уже жилъ далеко отъ Сибири, въ Петербургъ, среди окружавшихъ его положительныхъ мыслителей, и заставила его признать себя. служить себъ. «Русскій народъ любитъ страданія» это не былъ парадоксъ, какъ думали противники Достоевскаго, - это была истина, только истина изъ другого міра, о которомъ пишущіе люди забыли, о которомъ вспоминали лишь затъмъ, чтобъ съ сверкающими отъ негодованія глазами сказать; его не должно быть. Не должно быть, когда онъ есть! Достоевскій отвъчалъ на это: любите не воображаемый, осчастливленный, а несчастный, безобразный, отвратительный народъ. Живите его жизнью. Можете вы это, хотите вы этого? Ваша же помощь, всв ваши реформаторскія затьи – самое посльднее дьло. И въ этомъ увидъли парадоксъ — тъ «добрые и справедливые», которые пророчески вдохновлялись общественными идеалами и будущимъ человъческимъ счастьемъ...

Теперь вслѣдъ за Достоевскимъ является Нитше. И онъ пришелъ изъ каторги — изъ подземнаго міра, изъ области трагедіи, откуда нѣтъ уже возврата въ міръ обыденности. Послушайте его — онъ доскажетъ то, чего не успѣлъ, а можетъ быть и не умѣлъ объяснить Достоевскій: «Я же радуюсь, говоритъ Заратустра, великому грѣху, какъ моему великому утѣшенію. Но это сказано не для длинныхъ ушей. Не всякія уста имѣютъ право на это слово. Это тонкія, дальнія вещи. И бараньимъ копытомъ ихъ не должно касаться. Вы, высшіе люди! Думаете ли вы, что я пришелъ сюда затѣмъ, чтобы исправить то, что

вы испортили? Или чтобъ удобнъе постелить страждущимъ? Или вамъ, потерявшимъ путь, заблудившимся, указать легчайшую дорогу? Нътъ, нътъ, трижды нътъ! Все чаще и чаще лучшіе изъ васъ будутъ гибнуть, ибо вамъ будетъ все труднве и труднве». Необходимая оговорка: «не всякія уста имфютъ право на эти слова.» Надземные люди думають и должны думать (для нихъ есть и обязательна мораль должнаго и недолжнаго) иначе. Но Достоевскій и Нитше говорили и вправъ были говорить отъ имени подземныхъ людей — этого, конечно, никто оспаривать не станетъ, даже среди тъхъ, которые не хотятъ считаться съ ихъ воззрвніями. Впрочемъ, если и станутъ оспаривать бъды большой въ этомъ не будетъ. Философія трагедіи далека отъ того, чтобъ искать популярности, успъха. Она борется не съ общественнымъ мнѣніемъ; ея настоящій врагь — «законы природы», людскія же сужденія ей страшны лишь настолько, насколько своимъ существованіемъ они подтверждаютъ вѣчность и неизмѣнность законовъ. Какъ бы ни былъ смѣлъ одинокій мыслитель, отъ времени до времени его невольно охватываетъ ужасъ при мысли, что большинство, «всь», которыхъ онъ учится презирать, въ концѣ концовъ все же, быть можетъ, правы. Но если противъ него. разговаривающіе и пишущіе собратья, то за него молчащій и живущій особенной, неизслідованной и таинственной жизнью народъ. Не тѣ «умные мужики», у которыхъ ищетъ подтвержденія своему ученію гр. Толстой, а тотъ неумный, грубый, простой народъ, который нужно переучивать, передълывать, просвъщать, словомъ, приспособлять къ нашимъ идеаламъ. Народъ, который если и знаетъ поговорки, то живетъ, во всякомъ случаѣ,

по иной мудрости, которую мы не въ силахъ дискредитировать въ его глазахъ ни обществами трезвости съ чайными, ни школами, ни душеспасительной литературой, ни прогрессомъ. Онъ не возражаетъ намъ, онъ даже соглашается съ нами, пьетъ иногда нашъ чай, читаетъ сочиненныя для него гр. Толстымъ сказки и умиляется имъ, но жить продолжаетъ по-своему, ища своихъ радостей и безстрашно идя на встрвчу своимъ страданіямъ. И это не только русскій народъ, какъ писалъ Достоевскій, а всякій. Во Франціи, въ Италіи, въ Германіи вы видите то же, что и въ Россіи. Идеалы о курицъ къ воскресному объду и всеобщемъ счасти выдумывались всегда учителями, учеными людьми. Оттого, въроятно, они никогда и не будутъ осуществлены, хотя оптимисты и полагають, что ихъ царство близко. Уже то обстоятельство, что стали возможны учителя въ родъ Достоевскаго и Нитше, проповъдующие любовь къ страданію и возв'ящающіе, что лучшіе изъ людей должны погибнуть, ибо имъ будетъ все хуже и хуже, показываетъ, что розовыя надежды позитивистовъ, матеріалистовъ и идеалистовъ были только дътскими грезами. Трагедіи изъ жизни не изгонять никакія общественныя переустройства и повидимому настало время не отрицать страданія, какъ нѣкую фиктивную дѣйствительность, отъ которой можно, какъ крестомъ отъ чорта, избавиться магическимъ словомъ «ея не должно быть», а принять ихъ, признать и, быть можетъ, конецъ, понять. Наука наша до сихъ поръ умѣла только отворачиваться отъ всего страшнаго въ жизни, будто бы оно совсвмъ не существовало, и противоставлять ему идеалы, какъ будто бы идеалы и есть настоящая реальность. Для «интеллигенціи» наступило трудное

время. Прежде она плакала надъ страдающимъ народомъ, взывала къ справедливости, требовала иныхъ порядковъ и, кстати, не имъя на это никакихъ правъ, объщала иные порядки и радовалась своей готовности и своему искусству притворяться и лгать, видя въ этомъ свое исключительное нравственное качество. Теперь къ ней предъявлено новое требование. Не наукой, / конечно, — наука въдь создавалась учеными и требовала лишь того, что ученымъ легче всего было исполнить. Теперь жизнь явилась къ намъ съ своими требованіями. Она объ идеалахъ и не вспоминаетъ. Съ загадочной суровостью она своимъ нѣмымъ языкомъ говоритъ намъ нѣчто такое, чего мы никогда не слышали, чего мы и не подозръвали. Нитше и Достоевскій только истолковываютъ ея непонятный языкъ, когда говорять, что намъ будетъ все хуже и хуже. Наши разсчеты не оправдались. Не у поселянъ будетъ къ воскресному объду курица, а у насъ отнимутся всъ и матеріальныя, и духовныя блага, которыми насъ дарила наука. И лишь тогда, когда не останется ни дъйствительныхъ, ни воображаемыхъ надеждъ найти спасеніе подъ гостепріимнымъ кровомъ позитивистическаго или идеалистическаго ученія, люди покинутъ свои въчныя мечты и выйдутъ изъ той полутьмы ограниченныхъ горизонтовъ, которая до сихъ поръ называлась громкимъ именемъ истины, хотя знаменовала собой лишь безотчетный страхъ консервативной человъческой натуры предъ той таинственной неизвъстностью, которая называется трагедіей. Тогда, быть можетъ, поймутъ, отчего Достоевскій и Нитше ушли отъ гуманности къ жестокости и на своемъ знамени начертали странныя слова: Wille zur Macht. Задача философіи не въ томъ,

чтобъ научить насъ смиренію; покорности, самоотреченію. Всв эти слова были выдуманы философами не для себя, а для другихъ. Когда гр. Толстой говоритъ: исполняйте волю пославшаго васъ сюда и слово «пославшаго» пишетъ съ маленькой буквы, мы понимаемъ уже, что онъ вслѣдъ за другими, существовавшими до него проповъдниками, требуетъ отъ насъ, чтобъ мы исполняли его собственную волю. Не давая себъ въ томъ отчета, онъ въ привычной намъ и потому не оскорбляющей слуха формъ повторяетъ слова Нитше и подпольнаго человъка: pereat mundus, fiam. Для всѣхъ людей, въ концѣ концовъ, существуетъ только этотъ одинъ последній законъ (у Достоевскаго «высшая идея»). Но «великіе» болье или менье смьло выражаютъ его, а невеликіе — таятъ про себя. Законъ же остается однимъ для всъхъ. Не вправъ ли мы въ его универсальности видъть признакъ его силы и признать поэтому, что «санкція истины» за героемъ подполья? И что декларація правъ, возв'ященная Нитше и его Wille zur Macht, есть нѣчто большее, чѣмъ идеалы и pia desideria, которыми были до сихъ поръ полны ученыя книги? Можетъ быть подпольный человѣкъ былъ несправедливъ къ «законамъ природы», когда говорилъ, что они болъе всего обижали его! Въдь они же, эти законы, дали ему, ничтожному, презрѣнному, всѣми отвергнутому существу, гордое сознаніе его человъческаго достоинства, приведши его къ убъжденію, что весь міръ стоитъ не больше, чімъ одинъ подпольный человъкъ!

Такъ или иначе — философія трагедіи находится въ принципіальной враждѣ съ философіей обыденности. Тамъ, гдѣ обыденность произноситъ слово «конецъ»

и отворачивается, тамъ Нитше и Достоевскій видятъ начало и ищутъ. Въ «also sprach Zarathustra» есть разсказъ о «безобразнъйшемъ человъкъ», символически рисующій собственную ужасную жизнь Нитше. Онъ слишкомъ великъ и я могу привести здѣсь только отрывки изъ него, но рекомендую читателю, интересующемуся философіей Нитше, прочесть его цѣликомъ и по возможности въ подлинникъ. «Ландшафтъ внезапно измънился и Заратустра вошелъ въ царство смерти. Здъсь высились черныя и красныя скалы, но не было ни травы, ни дерева, не слышно было птичьихъ голосовъ. Это была долина, которой избъгаютъ всъ звъри — даже хищные. Только особаго рода безобразныя, толстыя, зеленыя змви приползають сюда подъ старость умирать. Оттого пастухи и называли эту долину Змфиной смерью. Заратустра погрузился въ мрачное размышленіе: ему казалось, что онъ однажды уже стоялъ здъсь. Многое тяжелое вспомнилось ему, такъ что онъ все замедлялъ и замедлялъ шагъ и, наконецъ, остановился. Но, поднявши глаза, онъ увидълъ на дорогъ что-то похожее съ виду на человъка, но едва ли человъка: что-то, чему и названія найти нельзя». Это и былъ «безобразнъйшій человъкъ», ушедшій отъ людей въ мрачную долину Змъиной смерти. Отчего онъ ушелъ отъ людей? «Они (люди) преслъдуютъ меня, говоритъ безобразный человькъ Заратустрь, - теперь ты мое послъднее убъжище. Они преслъдуютъ меня не своей ненавистью, не своими солдатами: надъ всъмъ этимъ я бы смѣялся, я бы даже гордился, радовался этому! Развъ до сихъ поръ успъхъ не былъ у тъхъ, которыхъ хорошо преслъдовали? Ибо кто хорошо преслъдуетъ, тотъ научается и следовать: ведь онъ находится всегда

позади. Но ихъ состраданіе — отъ ихъ состраданія бъгу и ищу у тебя убъжища. О, Заратустра, защити меня, ты — моя послъдняя надежда, единственный человъкъ, понявшій меня». Такіе люди, обитатели «Змъиной смерти», приходять искать надежды у Заратустры. И чего имъ нужно? Слушайте дальше. Безобразнъйшій человъкъ говоритъ: «каждый на твоемъ мъстъ бросилъ бы мнв милостыню — свое состраданіе, словомъ или взглядомъ. Но я не нищій, ты угадаль это; я самъ богатъ великимъ, страшнымъ, безобразнвишимъ, неизреченнъйшимъ. Съ трудомъ вырвался я изъ толпы сострадательныхъ людей и пошелъ искать того единственнаго человъка, который учитъ теперь, что состраданіе навязчиво — тебя, о, Заратустра, который учить, что нежеланіе помочь болье благородно, чьмъ выпрыгивающая впередъ добродътель; но сострадание называется теперь добродьтелью у всъхъ маленькихъ людей: они не умѣютъ уважать великое несчастье, великое безобразіе, великую неудачу»... Уважать великое безобразіе. великое несчастіе, великую неудачу! Это последнее слово философіи трагедіи. Не переносить все ужасы жизни въ область Ding an sich, за предълы синтетическихъ сужденій а priori, а уважать! Можетъ идеализмъ или позитивизмъ такъ относиться къ «безобразію»? Когда Гоголь сжегъ рукопись второго тома «Мертвыхъ душъ», его объявили сумасшедшимъ иначе нельзя было спасти идеалы. Но Гоголь былъ болье правъ, когда сжигалъ свою драгоцынную рукопись, которая могла бы дать безсмертіе на земль цѣлому десятку не «сумасшедшихъ» критиковъ, чѣмъ когда писалъ ее. Этого идеалисты не допустятъ никогда, имъ нужны «творенія Гоголя» и ніть діла до-

самого Гоголя и его «великой неудачи, великаго несчастья, великаго безобразія». Такъ пусть же они навсегда покинутъ область философіи! Да и зачъмъ она имъ, наконецъ? Развъ ихъ заслуги недостаточно оправдываются ссылкой на жельзныя дороги, телеграфы, телефоны, потребительныя общества и даже на первый томъ «мертвыхъ душъ», поскольку онъ способствуетъ прогрессу? Философія же есть философія трагедіи. Романы Достоевскаго и книги Нитше только и говорятъ, что о «безобразнъйшихъ» людяхъ и ихъ вопросахъ. Нитше и Достоевскій, какъ и Гоголь, сами были безобразнъйшими людьми, не имъвшими обыденныхъ надеждъ. Они пытались найти свое тамъ, гдъ никто никогда не ищетъ, гдъ по общему убъжденію нътъ и не можетъ быть ничего, кромъ въчной тьмы и хаоса, гдъ даже самъ Милль предполагаетъ возможность дъйствія безъ причины. Тамъ, можетъ быть, каждый подпольный человъкъ значитъ столько же, сколько и весь міръ, тамъ, можетъ быть, люди трагедіи и найдутъ то, чего они искали... Люди обыденности не захотятъ переступить въ погонъ за такимъ невъроятнымъ «быть можетъ» роковую черту. Но въдь ихъ никто и не зоветь къ этому. Оттого-то и вопросъ поэта: aimes-tu les damnés, dis-moi, connais-tu l'irrémissible?

> 10622 Конецъ.

confirmed the engent lover sur track, hereby vious And the state of the free for the second file of the second file. LANGER AS THE OFFICE AND COME I AND A DESCRIPTION OF THE of the control of the

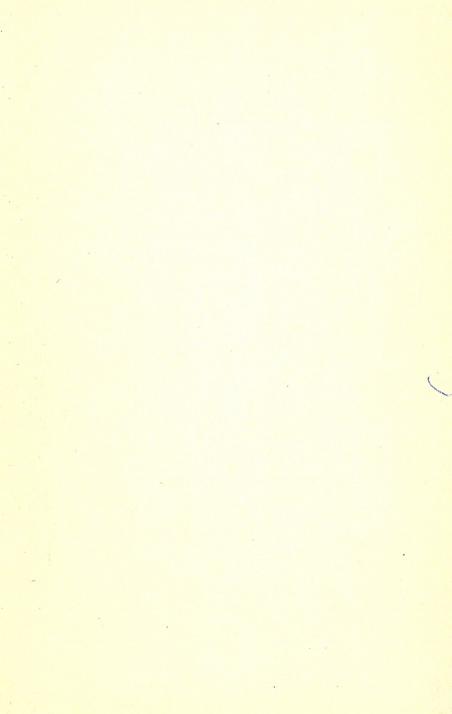



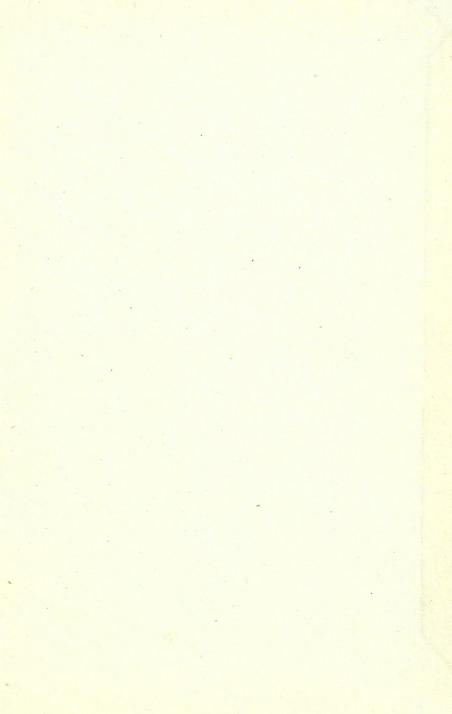

